

нван щеголихин

БРЕМЯ ВЫБОРА





b mangamble control of 800.15

## # ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

владимир загорский



## иван щеголихин БРЕМЯ ВЫБОРА

Повесть о Владимире Загорском

Второе издание

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Автор кинги Иван Шеголихин по образованию врач. Печатается с 1954 гола. Им опубликованы романы, повести, рассказы как на современную, так и на историческую тему. В серии «Пламенные революционеры» вышла его книга «Слишком доброе сердце» о поэте М. Л. Михайлове, Отличительиая особенность произведений И. Щеголихина — динамичный сюжет, напряженность и драматизм повествования, острота постановки морально-этических проблем. Киига рассказывает о сульбе Владимира Михайловича Загорского, вилного леятеля партии большевиков, о его

сложном пути революционера — от нижегородского юного бунтаря до убежденного большевика, секретаря Московского комитета РКП(б) в самом трудном для молодой Советской республики 1919 roav. Огромное влияние на духовный облик Загорского оказали описываемые в повести встречи с В. И. Лениным и работа под его руководством. Читатель увидит на страницах кинги и таких выдающихся революционеров, как Я. М. Свердлов и Ф. Э. Лзер-Повесть выходит вторым изпанием.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дан открыл глаза. Утро, серый рассвет, потолок в трещинах, паутина в углу на фризе. Весна, март, и на дворе вьюга.

Он слег давно, сбился со счета дней, прошел месяц или два месяца, зима была и прошла. Дан умирал, воскресал, снова умирал, наконец сказал себе: это бог умер, и притом давно, а я выжил.

Берта мыла его в цинковой детской выняе, поливала теплой водой из чайпика, а ему казалось — он в Женеве, куплется в озере Леман, лежит на теплом песке, и ему дваддать пять, как тогда, а не сорок, как теперь показывает градусциях.

Кто-то приходил, бритый, похожий на татарина, с пустыми руками, и говорил о партийной кассе. Приходил кто-то в усах, похожий на хохла, принес деньги и пшено в мешочке. Казвини?

Шуршала газета, звучал голос Берты: «Председатель ВЦИК говарищ Свердлов выехал в Харьков... Школа аттаторов при Московском комптете РКП большевиков объявляет... Карл Либкнехт в гробу, голый горс... В Большом «Раймода», в Малом «Венецианский кунелу, в Замоскворецком «Мещане», в кукольном «Петрушка и теня»... В Большом «Раймода», в кольшом «Раймода».

«Принудительное лечение венерических болезней признано недопустимым...»

Фриз зеленый, паутина серебряная. Глаза ясные, можно жить. Сначала.

Берта спала рядом, на спине, темные брови крыльями, губы чуть приоткрыты, темные волосы на подушке, наволочка серая, не отстирать, мыла нет, и не выбросить. поскольку заменить нечем.

Не думал, что она останется, Берта, дочь Марфина. бестрашная ровесница века, отвергающая предрассудки. но все же: «Вы мне друг. Пан. знали моего отпа...»

Вчера он выходил на улицу, постоял-постоял на мусоре во дворе, держась за кирпичную стену, подышалподышал, вернулся легким воздушным шариком. И позавчера, оказывается, выходил, с Бертой под руку, «Какое сегодия число, Берта?» — «Пестнадцатое марта, Дан, воскресенье». Вот именно воскресение.

— Берта...— Он прислушался к своему голосу.— Бер-та!

Она сдвинула брови, но глаза закрыты.
— Сегодня праздник, Берта, День Парижской ком-

- муны.
   Поздравляю вас, Дан.— Влажный шепот со сна.
  Открыла глаза, уставилась в потолок.
  - Сегодня я выйду на улицу.
  - Чека еще существует, Дан.
  - чека еще существует, дан.
     Плевать! Это мой празлник.

Берта поежилась, плечами подсунула одеяло до самого подбородка — холодно.

А мне в театр, я не могу с вами.

Один пойду. — Отличный бодрый голос, светло и ясно. — Только ты мне принеси газеты.

Куда он пойдет, к кому? А никуда, просто по улице. Вид толпы, глаза, лица покажут ему, что было тут без него. предскажут, что будет. — Марию Спирилонову посалили или выпустили?

 Выпустили, вы мне сами говорили. Лан. — Берта зевнула.— А потом, кажется, опять посадили.— Плечами подправила одеяло, на кромке сатин посекся, видна серая вата. — По требованию МК большевиков.

Она сжалась, как перед прыжком в воду, рывком сбросила одеяло, вскочила испуганно, будто намереваясь сбежать от холода, грациозная, гибкая, хотя и в нелепой одежде, в рубашке Дана и в его брюках, все широкое, складками, только бедра в обтяжку. Стянула через голову рубашку, раскосматив волосы, по-женски топча ногами штанины, стянула брюки и нагая, сиреневая от холода, стала натягивать на себя шелковое белье с кружевом, подрагивая коленками и судорожно всхиипывая. «Бог проявляет себя в теле женщины». Пан видит ее

обот проявляет сеом в теле женщаны», дал задат се красилой и потому будет жить. Тем не менее дарить белье — хамство. Голубое, кре-мовое, передичатос. Прежде у нее такого не было. Но кто-то же дарит. Видать, соратник по борьбе за свободу пола. В театре? Или все в той же дите.

Берта ушла. Шлянка, пальто, мех, муфта — одета, будто не было революции. Зато драное пальто Дана крас-

норечивое тому подтверждение. «Найди мою дочь, Дан,— просил Марфин в Бутырках, когда его уносили в лазарет.— Пусть она увидит зарю свободы. Прощай». Умер двадцатого февраля. А первого марта революционная толпа распахнула тюремные ворота. Дан не сразу нашел ее. Из семьи профессора анатомии

она ушла давно, из семьи актрисы театра Комиссаржевской ушла недавно. Либеральных, полужеровских семей, считавших своим благородным долгом помочь детям политзаключенных, в Москве было всегда полно, а после Февраля стало еще больше. Сиротка Берта (мать ее умерла раньше, в ссылке в Вологде) имела выбор и не пошла по миру.

Он нашел ее в мае семнапцатого на Сретенке, в особняке фабриканта, в лиге «Полой стып». Войня в просторную залу, он увидел в простенке между церковными окнами прямо на голубых обоях свежие письмена: «В мире две великих силы: тело женщины и воля мужчины наслаждение и власть». На плюшевой скатерти лежали книги, том Вейнингера «Пол и характер», Гершфельда «Естественные законы любви», брошюра на немецком об эротической свободе с вложенными в нее дистками русского перевода.

Лига в тот день готовилась пойти в народ, на сей раз голыми, благо, что лето, с алой лентой через плечо «Йолой стып!».

Гимназисты, балерина, актрисы, два юнкера, студент. Наслаждение здесь преобладало над властью— девиц было больше. Рабочих либо не успели привлечь, либо игнорировали как класс. Идейным вдохновителем лиги был анархист Зенон, в годах, лысый, остатки волос с затылка жиденько струились на плечи.

Дан создал себе образ худенькой несчастной сиротки, которую надо приласкать, отогреть, может быть, нанять для нее старушку, Дан одинок, или же отправить ее в Чистополь, в родовое гнездо Беклемишевых, на попечение близких; а увидел перед собой богиню греков, творение Фидия, а не Марфина, юную, весьма телесную, беспечальную и свободную в любом смысле.

Дану польстило, что они и его попытались приобщить к бескрайним степеням свободы.

«Нам не нужны ни пушки, ни пулеметы,— говорил юнкер.— Эротическое отношение к реальности само по себе ведет к изменению бытия». «Показать людям живое тело — и тогда страшно будет его убивать», — уверяла Берта. Ей вторила балерина: «Каждый вечер на сцене театра мы показываем нагое тело, как образчик эстетики, как призыв к улучшению человеческого рода».

Дан только головой вертел, слушая. У него и мысли не появилось заспорить, вразумить, скажут: экое мракобесие, да он и сам понимал, слова их звенят в унисон моменту — да здравствует полная, всепозволяющая свобола!

Студент попытался перечить, держа палец у перено-сья, поправляя очки, по даже Дап рассмелася неумест-ности его сомнений. Чебестыдство, господа... извините, говарищи, бесстыдство рождает скуку, потому что уби-вает тайну». А сам так и терся возле Берты, губы крас-

ные, шея потная.

ные, шея потная.

Зеной удыбался, гордясь плодами, не утерпед, заговория сам: «На знамени революции начертано: свобода, а это значит не только свобода слова, во и дела, не только свобода слова, во и дела, не только свода слова, во и дела, не только обрас не обрастивного моржения, градит главная диктатура — билогического естества. Веками попирались перводиные вызала жизны. Стырдивость между полами есть искажение всего пормального, физиологического и дорого. Наша борьба будет непримирной, на нашем знамени: долой стыд! Вырвем с корпем патологические нарежения долой стыд! Вырвем с корпем патологические нарежения блага, и следы Па заговательствия. сты целомудрия, любви, брака и семьи. Да здравствует освобождение чувств от гнета буржуазной культурыі» Собрав все мужество, Дан все-таки отозвал в сторону

полуголую Берту, представился: Даниил Беклемишев, эсер, элен Московского Совдепа. Сказал об отце, о его зсер, член Московского Совдена. Сказал об отце, о его завещания. Произвев внечателение, хотя Берта тут же прейупредила: «Нет, нет, я никуда не пойду». Назвад вові адрес. «Если вам будет трудно, пожалуйста, обра-щайтесь ко мне. Помочь вам — это мой долгь. — «А вы правда каторжник?» — Берта разглядывала его, будто ища клейко, даже про свое тело забала, автонько косну-лась плеча Дана ладошкой — во плоти ли ол? Лита ревниво прислупивалась. Если бы он отважился настоять — пойдем отсюда, они ринулись бы на него с

кулаками и стульями. Забрать то тело, на которое у них главная ставка! Дан поспешил отклавиться. О Чистополе и не вспомири. Нет, он не испутальт ин кулаков, ни мебели, он устыдился двусмысленности своего визита — из спасителя сиротки он становился похитителем сабинянки. Берта потом его сама напила...

Бухнула набухшая дверь, Берта принесла газеты. Дан нетерпеливо схватил их, с наслаждением нюхая свежий шрифт.— он жить не мог без газет! «Известия ВЦИК», «Поавла».

— А «Лело Нарола»?

У Берты округлились глаза — снова бредит? — Ее же давно закрыли, Дан, вы что?

Ах. да, свобода слова, Ленин: «мы не можем к

бомбам Каледина добавлять бомбы лжи».

— А в чем пожь? — свазу же возмучилась Берта по-

 — А в чем ложь? — сразу же возмутилась Берта, покривив рот. — Народ голодает, свирепствуют испанка, тиф, Чека.

Дан поморщился. Большевики разогнали янту Зенона, Пролеткульт запретки обнажаться на сцене. «Вот у кого из стыда ин совести — гонитель естества!» Разогнали тех, запретяки этих, реживировали, национальзировали, поширают саободу. А вот то, что они разогнали Московский Совет, отстраниям от власти революционные партии, этого обыватель не видит, тут он слен, глух и туп.

 При Керенском за вшивое белье не расстреливали, — мстительно продолжала Берта, имея в виду «и лигу

не закрывали».

— 'И очень жаль,— сказал Дан. Развернул «Правду» — траурная рамка, портрет.— Ха. ка ка! — по слогам правнее Дан.— Черный стальной дьявол. Ха, ха, ха,— удовлетворенно повторял оп.— И ше царь, он не Лермотгию по про такую смерть лучше не скажешь. Такс-та-экс. «Цена номера в Москве пятьдесят коп. На станциях жеде и в проявщим шестьдесят коп»,—таерски процитиро-

вал Дан, растравливая себя: лишь бы содрать лишний гривенник с мужика в провиции, мало с него продотрам леру». Молча пробежал глазами первую полосу: «..всем районным ячейкам явиться в полном составе со знамем для похоронного шествям с Трубной площали на Театральную... Бумърский Совдеп, сбор у старой Башвовки... возлюжить металлический веном... приятьть учазовки... стие в полном составе со знаменами и советским орке-CTDOM».

стром».

Соболевнуют металлисты, полиграфисты, железнодорожники. Скорбят Совдешь, скорбят Московский губком.

Когда вспомняаешь этого удивительно милого товарища, всюду и везде пользовавшегося дюбовью и уважением...», «Московский Пролеткульт, глубоко скорби о новой
утрате...», «Вое и парыкокая ссылка хорошо знала товариша...»

Открытие Восьмого съезда РКП большевиков в Круг-лом зале. «Уже восьмого, а у нас? Съедемся ли когданибуль?»

Декрет Совнаркома: «В целях экономии осветительных материалов и топлива... перевести часовую стрелку на 1 час вперед... проводится в жизнь в 11 часов вечера в ночь с 18 на 19 марта». День Парижской коммуны, съезд правителей, тут же похороны, декрет — редкий день.

— Берта, красный бант! — потребовал Дан.

Берта, красимій бант! — потребовал Дав.
 Берта пошарила в комоде, нашлая остаток кумача, оторвала полоску, свернула ее легкви бантом. Гляди на ее старания, Дан вспомина сон: аккуратию, медлени он рвал в рвал длинные белые полосы какой-то бумаги, рвал, рвал и люд. Розетки, увелик, романия.
 — Разгадай, Берта, к чему такое.
 В семьях либералов авают сонняки не хуже, чем в семьях купеческих. Разгадывать сны — искусство, как и

раскладывать пасьянс.

- Плохой сон, легко определила Берта.
  - А конкретней можно?

Она подумала, лгать не стала:

Лучше вам не выходить сегодня.

Дан дунул в ноздри, отвернул матрац, достал револьвер, покрутил, проверил обойму.

А где твой «бульдог»?

У меня.

— Заряжен, конечно,— с усмешкой проговорил Дан. — Заряжен,— с вызовом ответила Берта.

— оаримен, — с высовом ответьла верга.

Странная у нее страсть — играть с браунингом, непременно заряженным, крутит его в руках, вертит, на колени положит, гладит, как с котенком играет...

Он натянул пальто, расправил лежалую шапку.

— Я бы вам посоветовала...— предостерегающе начала Берта, но Лан перебил:

 Судьбу надо любить, Берта. Не склонять перед ней голову, а идти навстречу. Ибо судьба любит и возвышает смелых.

«Мне нравится, Дан, что вы каторжник,— повторяла Берта,— это влечет».

Дан спустился по скрипучей, комковатой от грязи лестнице и вышела в колоден двора. Грязный снег лежал по самые окна крутыми склонами с пятвами свяой золы и потеками сних помоев — ни следа от спета. Закружылась толова от холодного в влажного воздуха. Дан прикрыл глаза, неуверенно сделал шат, другой, третий и успел заметить, что перешатнул через дохлую кошку, две ижищы ног и прямой хвост. Одной дурной приметой стало меньше в Москве на втором году революции редко-редко перебекит дорогу черная кошка, зато дохлые — на каждом шату.

Он вышел в переулок, огляделся. Куда теперь и зачем? Закалить дух. Отметить Коммуну. Отпраздновать тризну. Постоял, подышал. Мимо прошла дама в серой шубке. Из-под длинной юбки мелькали, кривясь каблуками на кочках, порыжелые солдатские ботинки. Итак, куда же? «Лишь тот достоин жизни и свободы,

кто каждый день идет за них на бой».

В гущу, в центр, а там будет видно.

В тупцу, в центр, а там будет видно. Едва он вышен из Дечтярного на Тверскую, как сра-зу же увидел — услышал! — длинный отряд рабочих шел с траурным занаменами. Дан непроязольно сунул руки в карманы. Они ему показались тесными. Рывками в сто-роны, будто в наручниках, он постарался раствяуть плот-ный драп, сделать карманы пошире для свободы дейст-

ным двап, сделать карманы попире для свободы действий. Правую руку холодил револьвер.

Тяжелый гулкий шаг рабочей колонны заставил его остановиться. Припурившись, не в силах отвернуться и тем избавиться от них хотя бы на мит, Дан смотрен на одинаково суровые, одинаково изможденные лица, будто шла не толла, а некто один, многорукий и многоглавый с чугунной поступью — трах-тррах.

чугуниов поступью — грах-град.
Даже восмориять вдуг, как на приступ. Даже в скорби
свлу свою растят, единство и мощь. Будто покойвого
окруженая и уничтожила вооруженная до зубов армия
заклятых врагов большевизма, а не жалкий деклассированный микроб испанки.

ванным микроо жоленка.

Дан вобрал голову в плечи. Его всегда настораживала рабочая масса, временами пугала, внушала страх неожиданностью своих решений и твердостью. Переубеждать данностью своих решения и твердостью. нереучесидать их — поистине обращаться с проповедью к эемпетрясе-нию. Нет, не зря он с младых нотгей всю свою заботу, любовь и преданность адресовал простодушному, откры-тому российскому крестьянину. А эти — чериые, мазутные, с жесткими глазами, руками, лицами — новички на земле, на российской тем более. Но стали расти, плодиться, как саранча.

Он пойдет с ними, деться некуда. Цель у него с ними

нынче одна — похоронить. Одна была цель и прежде — похоронить самодержавие. Добились, свергли. А что потом? «Потом суп с котом».

Он пойдет туда же, на Большую Дмитровку, к Дому

союзов, только своим путем - по задворкам.

Дан прошел до Страстной площади, посмотрел на сырую зеленую статую Пушкина у Тверского бульвара. Кажется, и Пушкин с ними — скорбно склоны голову на фоне серых набухших туч. И его агитнули.

Пересек Страстную, дальше рисковать не стал, мимо гастронома Елисеева скользвул в Козицкий переулок, по нему на Дмитровку. Здесь было людно, однако никто не спешил к Дому союзов, все почему-то стояли, переговаряваясь, чего-то ждали. Дан навострии уши — ага, понетут здесь, по Большой Цмитровке в сторону Страстной.

ст здесь, но вольшой дмитровке в сторону страстной. Стоять на улице столбом он не мог, привычка конспи-

ратора гнала его с места, будто земля горела.

ратора папа его с месла, оудло земли горела.

Спуствлея до Столенникова, оттановился, огляделся.

Москва большевистская, конечно, там, а здесь — больше
бывше. Чновники, офидеры, присдуга. Безработные,
спекулянты с Сухаревки, ночлежники с Хитровки. Вчерашний пеплательщик налогов вырядился в шинель акцианого инспектора, бродита нахлобучил дворяшскую
фуракку с красным окольшем, а гварайский офицер в
рубище. Нужда, нищета, террор одним позволили, других
заставили сменить обличые. «Сегодня мое место здесь,—
отметил Дан,— середи бывших». Потопитался, поозвранся —
Столешников утирался в здание Моссовета. Бывший дом
для геперал-тубернатора, бывший Совдеп для Данима
Беклемишева. Дап отвериулся, пошел выше, в сторону
Гливнивевского пересула.

Устал, хотелось присесть, прилечь, но — за гробом пойдут не только родные и близкие, наркомы пойдут, вожди, и Дан кое-что поймет по их виду. Проницательным взором загванного он уловит признаки краха по их

глазам, распознает растерянность под личиной бодрости

и подкрепит себя надеждой.

и подкрепит сеоя надеждом.
Пойдут за гробом, а в гробу... Черным стальным дья-волом называла его в сердцах Мария Спиридонова. Дья-вол сам по себе хорош, ну а если он черный, да сверх того еще и стальной... Не сразу это поияла Маруся, хогя и работала с ним во ВЦИКе, крестьянские дела вела, не сразу, хогя звали его так еще со времен Керенского. Спохватилась, да поздно.

Спохватилась, да поэдно.
Теперь Марию освободили, а Беклемишева ищут. За дело одно и то же — мятеж 6 июля.

Чена, — новые путя-перепутья соцаалиста-революционера.
Прятался Дан от царского правительства, теперь вот причется от большевимов после революция, за которую он боролся дващать лет, кровь за нее пролил в бою ипреспе в девятьсот пятом, дождался ее на каторте.

Вот какую свободу дали ему большевики — свободу

прятаться.

притаться. Но долго ли удастся протянуть в бегах? «Во Франции можно отменить все, что угодно, кроме простатуция»,—
сказал Дантон. В России тоже можно отменить многое, даже и проституцию, только одного не отменациь— гла́за взыскующего. Еще одна загадка русской души.
Посышальнось эпутчен вауки оркестра, и сразу же из дворов и переулков, из калиток и подъездов полезли, как мошкара на свет, люди кто в чем—полушубки, пальто впаки,ку, наспех повязанные платки и шали. На крышах,

впаки, вку, наспех повязаниме платки и шали. На крышах, распутнавя порон, показались мальчиния. Притягательна смерть вождя. Если Левин голова рес-публики, то Свердлов правая ее рука — Инполнительный Комитет. Центральный, Всероссийский. Покойный — побе-дитель и побежденный водном лице. И не пулей сражен, не бомбой вражеской, не царской виселицей удушен, а пошлым гриппом, вспанкой весто-навсего.

Из Колонной залы выносят.

«Где стол был яств, там гроб стоит».

Грамотный, видать, с Хитровки.

А поминки будут?

Разевай рот шире...

Грязная, в сугробах и кочках, улица шла под уклон к Театральной площади, и по ней неровной шеренгой, где выше, где ниже, темнела по-над стенами толпа зевак. Тепла бы сейчас, солнышка градусов на пятнаппать —

тепла оы сеичас, солнышка градусов на пятнадцать — двадцать. И потекла бы мутная жижа по Большой Дмитровке, хлынула бы девятым валом, никакой силе не удержать. Окунулась, утонула бы в грязи белокаменная,

Нет в Москве генерал-губернатора, нет советников пи тайых, ни действительных, пет кизаей и княгинь и графинь. Но нет в Москве и дворинков. И если первым действительно делать нечего при новой власти, то вторым как раз-то дела невпроворот. Однако же свдят рыщари метлы и охранки по своим норам, пухнут с голода и плюют в потолок от безделья наравне с флитель-адъютантами его величества.

Уныло бухает и тягуче звенит оркестр. Серая с красночерной щетиной знамен процессия заполняет улицу, тесня толпу у домов. По бокам ее суконной каймой — автобоевой отряд ВЦИКа в шинелях с леями поперек груди. Внереди вения. Дан влядялся: от Восьмого съезда, от Центрального Комитета РКП (б). Венки от райкомов, ячеек, заводов, профессиональных союзов. За венками — знамена, красные с золотом бутк, с черным крепом.

Замерла толпа, вытягивая шен, ловя взглядом главное, ища гроб.

На Ваганьковское понесли.

Далё-око. Семь верст киселя хлебать.

 Чего-о? На Красную площадь! До Страстной, а там повернут — и по Тверской вниз.

Проносят красную крышку гроба насупленные члены

ВЦИКа. Ряды, ряды, мерный шаг. Показался гроб, в цветах не видно покойного, за гробом скученная группа близких. Новгородцева с опухшим от слез лицом, согбенный старик. Не мотался по тюрьмам и ссылкам, пережил сына — на свое горе.

Гроб все ближе, вот он поравнялся с Ланом, Селой госполин слева обнажил голову. С другого бока стянул

картуз мальчишка с синей шекой...

Пан стоял не шевелясь. Не станет он ломать шапку перед трупом врага. Не заставят, Могут снять только с головой вместе.

Он вскинул голову, щурясь через пенсне.

Идут члены ЦК, Ленин, обычный, простой, в пальто со смушкой, рядом с ним женщины, чьи-то дети. Землистое лицо Дзержинского, усталое и, как всегда, гордое. Смотрит в землю рябоватый кавказец, наркомнац Сталин. Несут на Красную площадь.

К стенам Кремля...

Митрополит Московский шлет анафемы большевикам. Говорят, будто сотни гробов удожиди они торжественно v старых святынь в ноябре семнаплатого.

«Но нас миновала пока чаша сия...»

Илут московские большевики, и в первом ряду — «ба, знакомые все лица». Одно особенно. Свидетель дней жи-вых, некогда славный юноша, женевский приятель Дана. По-старому не назовешь, по-новому нет охоты. Шибко честный, чересчур совестный, все искал истину, выбирал судьбу, ретивый, ходил к Ленину, хотел усмирить его. Доходился... Дан пристально на него смотрел: каким ты стал, что они из тебя сделали? Тот же доб — хоть коли орехи, те же волосы - гребешки ломать, но уже селина брызнула, а он младше Дана на целых пять лет. Идет будто один и смотрит поверх знамен, отрешенный, скорбный, губы опущены, брови слвинуты - остался чалом таким же искренним, каким был тогла в Женеве, на заре

движения, на заре жизни, пятнадцать лет тому назад...

Наверное, оттого, что Дан винися в него взглядом, две впера подваси, высунулся из толинь, он слетка повернул голову, глаза их встретились и — сон иль явь? — он кивиул Дану грустно, буго здоровансь и словно бы говоря: видины, Дан, какое дело, хороню друга.

Дан замер, не отводя глаз, уже ничего не опасаясь, будто подключенный его волгидом к общему строю, будто они рядом вдут, и Дан тоже скорбит, тризна заразительна, и не было нв вражды, не раздора; медленно шли делегаты с фронтов, обветренные, не такие голодные, нездешние, в шинелях, папкаках, кожапках, с оружием, бравые и суровые, привыкище коронить каждый день и не скорбеть попусту, а тут же мстить, и потому лица у них не такие кислые; а Дап все смотрел вперед на его затылок, отходя от наваждения, будто не процессия, а само сцененение процило мимо Дана, благо-получно миновало его, и он пробормотал, взбадривая себя ластоявляелсь на поежний лал:

«И на челе его высоком не отразилось ничего».

Но тут он вдруг обернулся — совсем другое лвцо, глаза в прящурке (как они любят все подражать Јеняну), обернулся, явлю ища Дала, глапул собранне, хватко, уже не прежний женевский юноша, а зрелый муж вперился — Загорский, секретарь Московского Комитетов,

Но Дапа он уже не увядел. Не станет Дан застывать солдатиком, каменеть статуей перед чужим трауром. Летким движенем, незаменто Дан чуть подался вляео за спину седого господина и слегка присел, сморкалсь в платок. «Не надо себе портить тризну, милый Володя, ответственностью и бингельностью».

Поверх платка, из-за уха соседа он ясно увидел, как малый в коже — бочком из строя и в толпу. Дан почувствовал, как по-боевому застучала кровь в висках. Они меня помнят! Нет лучшего лечения, чем страх врага. Потяпулся жидкий хвост процессии, нестройный, уже без знамен и повязок, забегали мальчишки, толна стала васхолиться, низы домов носветлели.

«Страх не страх, много на себя берешь, но озабочеппость явная — послал по следу», — отметил Дап, зыркая

поблизости, ловя малого в черной коже.

На углу переулка под окном бывшей кофейпи стояла старушка в бархатной, вытертой на плечах кацавейке с мехом и мелко крестилась.

Царство ему небесное, царство ему небесное,
 выговаривала она отчетливо и громко, будто с кем-то

выговарив спорила.

— Боженька, кого любит, к себе берет,— отчеканил каждое слово Дан, слегка к ней наклопясь.— Не убивайся, милая.

Как будто знала его сто лет, он детям ее помог и впу-

кам, накормил всех, одел, обул.

Старуха, крестясь, задержала руку на полпути, дернулась на голос Дана, лицо ее из постного стало злым:

— А такой, как ты, ни богу, ни сатапе.

Свобола слова!

Малый в коже пропал с толпой, видно, утерял след.

«Да хватай любого, паря, не ошибешься».

Даи свернул мямо кофейни в проулок, отлипулся—
пусто, пырпул во диор. В руках у него оказалась шанка.
Откуля? Чья? Его шанка, серый треух из кроляка. Он не
помина, когда свял ее, и вид этой шанки в руке, опущашне волос, въдыбленных от холода, привеля его в разкражение. Он папялил треух, голове стало теплей, подиял
воротник. В чем дело? Когда это он позволил себе распустить солия?

Однако пора домой, хватит, погоричил кровь.

Он решил проскочить до Страстной прежде процессии, чтобы не встречеться больше со всенародной скорбые. Добился, чего хотел. Внолие. Собрат по Преснепустил по его следу чекиста. Тризна тризной, а дело делом, они это умеют.

Дворами он быстро вышел на Тверскую, пока что пустынную,— публика все еще была там, где музыка.

«Хватит на сегодня, довольно, я молодец, что вышел».

Но удовлетворения не было.

«Надо забыть про шапку». Дьявольщина, экое малодущие.

Градоначальник Трепов пе мог заставить хилого студента Боголюбова сиять перед инм шанку, да где — в Петронавловской крепости! А Дан добровольно сиял. И по заметил когда. И пе поминт зачем. Ну, зачем, допустим, ясно, тризна заразительна, по вот когда?

Тиф все-таки расслабил его. К слову сказать, сыпняк пострашнее испапки, а вот Дана не одолел, следовательно?

Следовательно, Дан сильнее. А вот шапку сиял. Всегда такой собранный, нацеленный, ни перед кем не дрогиет. «Вы же не пешка, Дан, вы шишка»,— говорит Берта, когда он начинает брюзжать.

Чем они заставили его снять шапку, черт побери, в конце-то концов, чем?!

Все могут. Дать землю и волю, мир хижинам и войну пворнам.

Дать, по больше отнять. Прекратили перевозку пассажиров на целый месяц по всем центральным губериням. Иди пешком, Россия, меряй мералые версты. Забудь про железную дорогу, но и на лошадку свою не рассчитывай — овсе нынуе вюди свят.

Все могут, даже время хапануть у вселенной, целый час и Пока что час. «В целях экономин». Промотаеть ворохами, не соберены крохами, «Перевести часовую стрелжу». И переведут! Никто никуда не денется — декрет. По всей москве, по всей стране возымутся за часы почью, кармантые и наручные, настольные и настенные,

башенные, вокзальные и корабельные. Ходики, будильники, со звонами и с кукупиками. Российские и швейцарские, Павла Буре и Мозера. И все будут жить по их времени, отсчитывать часы и минуты по их декрету. И Дан переведет свои мозеры. И в отом малом жесте выразится его смирение и согласие.

Переведет стрелки—и забудет свою уступку. Как законда, зачем сиял шапку и когда. Не было же декрета, черт побери, сиять шапку Данимиу Беклемишеву! На-

важдение.

Гоц рассказывал: в тот роковой вечер, в кануя 25 октября, в Смольном заседал Петроградский Совет. Солдаты, матросы, хай, лай, дым коромыслом. Ораторы прали глотки от имени всех партий — всеров, меньшеников, анархистов, большевников. Лепина не было. Он как исчез с лета после приказа Керенского об аресте, так и не появлялся всю осень.

И вот в перерыве Гоц и Либер вышли в компату ридом с Актовым залом, от крика проголодались, развернули на столе сверток — колбаса, сыр, хлеб, начали жевать, смотрят, а на другом конце стола — Ленин. Сидит боком, на них не смотрит, во Гоц подаванися колбасой, Либер скомкал сверток и, толкаясь плечами, оба быстрей в зал.

А ведь не мальчики Год и Либер, битые, тертые, вожам, вожди, д Год — зееров, Либер — меньшевиков, отош в воду прошли, Год только что председательствовал, бурю тасил, махал колокольчиком, а алой языкастый Либер держал речь: «Захват власти массами означает тратический конец революции!» И вот тебе на — сигалум, как чижиих. А ведь не было еще переворота, не было Совпаркома, Кремля, ВЧК, Ленин был просто Лениным..

Дан торопился, почти бежал вверх по Тверской, чтобы обогнать процессию, вспотел, тяжело дышал — успел. Ми-

повав Страстную, он замедлил шаг, вытер рукавом лоб. И пошел, еле передвигая ноги, побрел. Шапка налилась тяжестью, клопила полу.

...Он обнажил голову по зову памяти. Прошлое его заставило. В котором виделось начало будущего. Когда будущее еще не стало прошлым, залитым кровью междоусобилы.

усоонцы.

Единый лозунг держал их в ту пору вместе: «Долой самодержавие!» А разногласия на пути казались тогда преходящими. Теперь такое и вообразить нельзя: Ленин ладия с Мартовым, почитал Плежанова, вместе с Петром

Струве обсуждал создание «Искры». И в девятьсот пятом опи сражались вместе. Дап был на Преспе в дружине знаменитого Медведи. (Казнев в девятьсот шестом.) Плечом и плечу былысь тогда большевики и зсеры. Володи— к товарищ Деняс»— пришев на Преспю с дружиной типографии Купперева в последняе дии, когда уже по всей Москве, кроме Пресии, востание было разгромлено. Он тащил раненого Дана ночью в подвал в Тречгорном переумке, а на расспете, с товаришами, вышес его в город из кольца семеновцев по Большой Грузянской...

«Все прошло, все умчалось в неизвестную даль. Ни-

чего не осталось, лишь тоска и печаль».

Дан свернул в Дегтярный, остановился передохнуть. Теперь они там, в Кремле, в ЦК, в ВЧК, в МК, а оп здесь, прячется в переунке, под крылышком Берты.

Она придет из театра, приготовит фаршмак из воблы и гаринр из мерзлой капусты. Не так уж плохо живизатеры, меню — как у комиссаров. Натопят печь, в Берта сядіст читать Вербяцкую, свангелие ляберальных дам. Вслух, будто репетируя сцену. «Самое главное в нас—напи страсти, напи мечты... Жалок тот, кто отрекся от пихі... Мы все топчем и уродуем напия дупии, вечно юные, вечно изментивые, где взучат тапительенные и зовущие вечно изментивые, где взучат тапительенные и зовущие

голоса... Только эти голоса напо слушать. Напо быть самим собой. Если вы утром целовали меня, а вечером желание толкнет вас в объятия другого - повинуйтесь рашему желанию».

Прежде чем раскрыть книгу, она берет браунинг, будто он так же необходим при чтении, как для Дана непспе.

Спит с Даном и видит во сне барона Штейнбаха из

романа «Ключи счастья».

Спотыкаясь по двору, Дан добрел до двери. Скрипят под ногами ступеньки, будто сам нолумрак скрипит, и коридорная вонь скринит - подает свой голос неотразимый быт гражданской войны. Почему у голода столько запахов?...

...Сегодия у них съезд. Будут решать вопрос о новой политике по отпошению к середняку.

Всю свою историю социалисты-революционеры неклись о российском крестьянине. А теперь? «Суждены пам благие порывы». Они заселают, решают судьбу парода, а мы давим

клопов в нетях. Где Мария Спиридонова? Где наш ЦК? Прошьян, Камков, Майоров, Саблин — где? Неужто Спиридопова, побывав в ЧК, решила умиротвориться? Стать Марией Мироносипей?

Дохлое дело Дану на них надеяться. Если и поднимут голову, то только ради мира с большевиками. Или как

Тропкий в Бресте — ни мира, ни войны.

Лальше Дацу с ними не по пути. Он выжил, с того света верцулся и видит в этом перст судьбы. Бейся. Надейся. Не кайся.

Но гле теперь черпать силы? Москву уже не подпять. Была белокаменной, стала твердокаменной - пролетар-CROH

Надежда прежняя — на мужика, па российский юг. Там крестьянские армии, батьки и атаманы, которым сам черт не брат. И комиссары им не указ.

Казимир на юге. Крепким мужицким рукам нужна пацеленная голова, и Казимир свое дело делает...

Вот оно, его приставище в старом московском доме. Берта ушла. Тихо. Потолок в трещинах, наутина в углу,

окна мыли при царе-батюшке.

окна мыли при царе-остюпике.

Пристанище перед атакой. Сегодня повысились паши шапсы. Одним вождем стало у большевиков меньше, У них убыло, у нас прибыло — я выжил. И — «оружия ищет рука».

Завтра же Дан наладит связь с Казимиром. Пройдет педеля, пройдет другая, и Дан ударит в набат.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Зябко дуло со стороны Страстной, Загорский мерз и олоко дуло стороди Страстом, одгорски жера и шлотней запахивал куртку, пытайсь согреть сердце. Ко-мок за грудиной так и застрял с момента, когда в Ко-лонпой зале подняли гроб и тяжким звоном ухнул оркестр, лоннои зале подвили гроо и тякким звоном ухнул орвестр, разбивая остатки выдержки. Тут он словпо потерял себя, увидел вдруг жалкого Лукачарского, святое пенсне перед его слепым взором, смятый платок в пальцах мелко дрожит, щеки мокрые, в бороде квпли. Загорский машкдрожит, щеки мокрые, в бороде капли. Загорский маши-пально достап илаток. 4нет, пе надо, нельяя, держисы-Держался, пока не грянуя последний марип, гордился — смерть не упичтожила, а утвердила Якова. Все было тор-жественно, величаю — похороны революционера, светлая печаль, высокая тривва. Смерть его пе угробила, а воз-весла. Но подняли гроб, аврыдал нарком — и уже пе вождь скончался, а человек помер, друг детства, мальчик Иша с Большой Покромии. Загорский ашлакал и стал слабым, не стараясь больше крепиться.

Впереди колыханись траурные знамена. Он смотрел на небо над грядой знамен, обыкновенное, вечное, с об-лаками и ветром, и прошлое всплывало само собой...

«Каким он был? — спросила вчера Аня Халдина.—
«Потом скажу.— Посмотрел на нее, неудовлетвореппую, ждущую, и пеожиданно вывел:— Он был счастливым».

«Не дожил до двухлетия революции,— усомнилась в такои счастье Аня.— Надо бы сохранить его прах. Опи своих сохраняют веками, а мы? Вон что говорит товарищ из Сергиева Посада...»

Ане семнадцать лет, и мир для пее поделеп надвое: мы и они.

«Сохраняют веками». Мы тоже сохраним. Свое. На века. Каким он был, потомки будут знать лучше пас. Настоящее содержит в себе будущее, еще не осознав его. А товающи из Соргиева Посала просто-напросто боится

мошей Сергия. «Аргентум предохраняет...»

А Якова больше нет. И смерть его, по мнепию Ани, пе назовешь геройской. Не на баррикадах она, не в бою, а в рабочих буднях. В голодных, холодпых, кровавых

буднях революции и гражданской войны.

Три недели пазад он ездил в Харьков на Всеукраниский съезд Советов. Был здоров, деповит, бодр. Относительно, конечно, здоров, скитания по тюрьмам и ссылкам оставлям след, легине стали подводить все чаще. И тем пе менее — деловит, бодр. Шутвл. И смеялся. И том при призывал, решал. На обратном пути выступал в Белги, орде, в Курсеке, в Орле. Почти на каждой станцам поезд выходили встречать рабочие. Седьмого марта в Орле па митинге он говория о конгрессе Коминтерна в Москве. Восьмого, уже дома, участвовал в заседании Совнаркома, заетме ще провел заседание Президума ВЦИК — готовил восьмой съезд. Девятого газеты объявыли о его выступления на открытии антакционной школа Союза молодежи на верылось, что Свердлев не сможет, болен. А он уже не вставал. В Орле на станции было колодило, встрено, его даже в вагоне знобило, но на улице ждали рабочне, тысячная толна, и Свердлов вышел. В летком пальтипке, подаренном по выходе из тюрьмы в Екатеринбурге местиым аибералом еще в девятом году.

В последние часы пропускали к нему только самых близких — Дзержинского, Загорского, Сталина, Стасову. В последние минуты пришел из своего кабинета Лепин...

Всю работу по подготовке съезда Яков взял па себя. Епественно, цикто дучше его не вная кадры партин. Ужо не в свлях подняться, с температурой, оп звоишл по телефону, писал записки, давал распоряжения секретарю Аванесову.

Сегодня — съезд. Но прежде — гроб с его телом. Не от пули умер, не от голода. Не на парской каторге

не от пули умер, не от голода. Не на царс и не в ссылке, а в Кремле, у руля революции.

И в то же время от пули—в грудь революцив, от голода, валившего с ног людей по всем губерниям, от сыпного тифа на фронтах, в городах, на железных дорогах.

В июне ему бы исполнилось тридцать четыре года.

Мало прожил.

Но спел свою песпю, а в народе говорят, хорошая нес-

«Ты не шадил в борьбе усилий честных, мы не забудем твоей гибели, товарии...» Когда это было? Семвадиать яст вазад, в апреме второго года, в Нижнем Новгороде опи шдут за гробом Бориса Рюрикова, венок, черная лепта, слова...

Шли вдвоем, а сейчас Загорский идет одии, и прошлое перед ним шврится, подробностей все больше, все явственнее опи, будго перед лицом смерти вновь захогалось проверить, а все ли верио, нельзя ли было илаче пройти смой путь, да и была ли возможность пути ипого.

Была. Для меньшевика, эсера, для анархиста.

У Ани Халдиной вцечатление, будто он умер в самом пачале. Для нее летосчисление— с октября семнадцатого.

А для нас пачало?
«Какой случай заставил вас пойти в революционеры? — спросила Аня однажды. — Мне это нужно для ми-

тинга».
Загорский улыбнулся: «Какой случай заставил Пушкина стать поэтом?» — «Арина Родионовна рассказывала ему сказки».

Если и был оп, случай, так это случай самого рождепял. В России. В Нижнем Новгороде. Наверное, со времен Степьки Разина сам воздух в Нижнем был пропитан буитом и непокорностью. Отсода забираля на каторту и угоняля в ссымку. И здесь сажаля в острот, и сюда ссылали студентов, рабочих, всех, кто не хотел смириться. Пригоняли из Москвы и Петербурга, из Казани и с Кавказа, с дальнего запада — на Дерита и даже из Сибири из Томска. Ходили по руком кпити легальные и пелегальные и залистанные тетрадки рукописей. Имеющий уни саминт, имеющий газаа видит.

«Ведь была же конкретная причипа, какая-то социальная песправедливость,— допытывалась Аня.— Другие почему-то не пошли».

Арины Родионовны были у многих, по не все стали

А причина — она в старину была, причина, как па ладови: барин бесчинствует — холоп идет к Путачеву. Но подучилась Россия грамоте, появылись кинги, Черпышеский, Добролобов, Писарев, да и вся русская литература стала совестью народной и болью, появились русские марксисты, Бельтов прежде всего,— и уже смешной стала преживя связь причины и следствия: барин бесчинствует — холоп идет в социал-демократы:

Причина стала абстрактнее, а цели борьбы шире. Одна, к примеру, строка: «Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!» — заставляла трепетать сердца не меньше, чем факт произвола на твоих глазах. Боль за народ у нас была острее, чем боль за себя или за своих близиих.

Много их было, причин, множество. И в то же время одна: жажда переделать мир, природная перудовлетворенность тем, что вокруг нас. А дальше уже действовала степень твоего развития — правственного, политического, всякого, и от этого зависел твой выбор средств: красный петух, бомба дли научная теория.

...С самого раннего детства они помпят похороны и похороны, аресты и казни. Горе взрослых врезалось в душу мальчишек, росло вместе с ними и призывало к отмщению. А единство за гробом призывало к единству

в жизни.

Весной девяносто девятого сжег себя в тюрьме Герман Ливев, сын преподавателя кадетского корпуса. Закончал Иниегородский дворянский институт, поступпл в Москоский университет, умен, талантиль, занимался на пескольких факультетах сразу. Вместе с другими организовая кружок «Союз советов». Германа бросали в тюрьму песколько раз, паконец заточили в одиночку, и юноша но выдержал мытарств.

На его похороны пришел весь город. Жапдарым не посмели разогнать процессию. Но когда студенты возложили венок с надписью на ленте из евапителня: «И пе бойтесь убивающих тело, дупи же не могущих убить», последовал приказ убрать — бойтесь убивающих, страпиттесь. Ибо нет для нас вичего святого, мы и на писание можем руку подпять.

«Каким он был?» -- спрашивает Аня Халдина.

Диоген бродил в толпе с фонарем среди бела дня: вщу человека. Лукавил старец — ищу, тогда как следовало бы сказать: нет человека. А фонарь еще и добавлял: презираю, а по иниу. А Яков искал, и в семнадцать лет нашел Петра Зало-

А Яков искал, и в семвадцать лет нашел Петра Зало-мова, Деспицкого, Ольту Иваловиу Чачицу — тех, кто входил в самый первый комитет РСДРП в Нижием. Упинительно, Яков уже тогда разбирался, кто чего стоит. Он не верил садоводу Лазареву, и пе потому, что тот про уповал на террор (у лего и кличка была Дипа-мит), а по каким-то другым, одному ему ведомим призна-

кам, которые словами не передащь.

В оранжерое Лазарева прятали гектограф, печатали огранической объем притали гектограф, печатали истовки, садовод был активным подпольщиком, пласть пепавидел истово, но Яков не призпавал в нем достойного товарища. Спустя три года Динамит оказался на службе в охранке.

но — спустя, а тогда все еще были вместе. Либералы, пародники, социалисты. Гампазисты, реалисты, рабочис. Вместе провожали Горького в поябре первого года.

Бместе провожали горького в поворе первого года. Власти загопяля писателя из родного города, по не было на вокзале пи печали, пи воздыханий. С песпей, с лозуп-тами собралась голпа на Московском вокзале в Капавино. Падла чистый спейск, было белым-бело, свяли фонари, и у всех свериали глаза и по-особому звенел голос, а на лицах было влимсано: «Мы едины, мы все — как один. Мы хотим свободы и счастья не в одиночку, а все вместе». Жандармы стояли на перроне, как памятники уходящему, и только глазами хлопали, видя не прощание в этих проводах, а встречу — со своей силой. А всем хотелось проводал, а встречу — со своем слами. А всем хотелось посъмстеть возле них, поулюлюкать: спасибо вам, ражие, дюжие, пастыри наши бравые, мы уже не бараны. Труд сделал человека из животного, а трутии самодержавные пелают человека революционером.

делкит человека революциопером.
Поезд ушел, а толла осталась единой, будто храня вавет, и двинулась из Канавина в город, будоража песней тихие улицы, и не какой-пибудь «Соловей-соловей, пта-щечка», а боевой, малоденикатной и многообещающей:

«И поднимет родную дубину».

В последний раз они были вместе на похоронах студента Рюрикова на Петропавловском кладбище. Борис Рюриков был посажен в тюрьму в Казани, освободили совсем больного, отправили в Нижний, он едва доехал, а здесь его снова в острог. Выпустили еле живого, он умер по дороге домой, в телеге. На гроб возложили венок: «Ты не щадил в борьбе усилий честных, мы пе забудем твоей гибели, товарищ».

Секретарь комитета Ольга Чачина, библиотекарша из Всесословного клуба, бестужевка, предложила Якову не принимать участия в похоронах, не подвергать себя риску. Он уже и так был на учете в полиции. Яков пе согласился, однако дал слово Чачиной сразу же после похорон скрыться. 5 мая к вечеру пришел к другу в Старо-Солдатский переулок, а друга нет, мать в слезах: «Была демонстрация, их били прикладами, Володя не стерпел, ударил пристава...»

Февраль семнадцатого Загорский встретил в немецком

плену, Свердлов — в русской ссылке.

Увиделись они только в прошлом году в Москве. Из плена Загорский вышел, как в сказке, - по телеграмме наркоминдела Чичерина его назначили секретарем посольства в Берлине. Из оскорбленного и униженного «русиці швайн» он стал лицом неприкосновенным. Проработал там по июня восемналцатого, вместе с Менжинским, а затем был отозван в Москву по решению ЦК. Прямо с вокзала поехал в Кремль на квартиру Свердлова. Года не прошло. Но какой это был год!..

«Не пожил по пвухлетия». - говорит Аня. Что ж. что

правда, то правда, не дожил.

Но была пвапратилетняя жизнь партии, без которой не было бы октября семнадцатого! И Свердлов жил и действовал в ней не только рядовым бойцом, но и членом ее Центрального Комитета.

Настоящее вырастает из прошлого. Сегодня съезд -

восьмой уже! И только второй при жизни республики. А ведь было еще шесть. Тогда нас погибло больше, чем в революцию. Но гибель каждого вошла в память и стала живой силой в других.

Мало прожил... Но почти двадцать лет он работал в партии большевиков под угрозой тюрьмы, каторги, виселицы,— нет, не стала его жизнь куцей. И свидетели его жизни идут за гробом, несут венки и знамена. И вдоль улицы стоят свидетели тех лет, скорбно обнажив головы, живые, все помнящие.

Загорский глянул за обочину, выбирая взглядом людей постарше, и сразу — внакомое лицо из минувшего. Кивнул ему, словно желая сказать: такие дела, товарищ, хороним. Без попов, без свечей и без ладана, как тогда. Как всегда.

Человек в ответ медленно снял шапку, из рукава высунулась костлявая белая рука. Светлые стриженые волосы, худое лицо в пенсие с большой дужкой над переносьем. Он снял шанку медленно, как во сне, и еще как будто винясь за смерть. Кто это?..

А процессия пла дальше, и Загорский шел в ритме с нею. Шаг, другой, третий. Галки, серое небо, Москва... И вдруг будто снова нырнул в прошлое и там увидел, узнал его — Дан Беклемишев, один из главарей мятежа. На три года осужден трибуналом.

Загорский обернулся - толпа как стояда, так и стоит, одинаково хмурая, неподвижная, но Дана там уже нет. Показалось? Может и померещиться. От усталости, от

перепряги последних лией.

Вряд ли. Привидеться может прежний облик, а этот новый — Дан постаревший. Острые залысины, острые уши блеклого Мефистофеля в пенсие.

На суд не явился, скрылся. И вдруг нагло вылез на удину, и в такой час! Булто его амнистировали, простили. Впрочем, Спирилонову выпустили, а уж главнее ее не

быле заговоршика.

Стало досадно — не узнал сразу, и, в сущности, врагу послал свой привет, пригласил разделить скорбь. И враг отозвался. Чем он заият теперь, на что надестся, не пора ли опуматься?

Спиридонова проявила себя как враг, это очевидпо. Но реводющим и ее заслуги в прошлом, ее авторитет среди реводющимонеров. Ее отпустали в надежде, что весь ход событий, сама жизнь убедит ее в пеправоте своей в те имольские диля и она, как человек дентельный, с огромпой сплой влияния на других, может еще послужить делу революция. Выпускать ее на свободу рижсиованно, по правительство республики проявило великодушие, предоставило сппрядмовой еще один, может быть последиций, шанс.

И ве только к ней было проявлено милосердие нобедителей. Никто из мятежников не сидит сейчас за решеткой. Бложики, убывший посла Мирбаха, работает в Харькове. Расстрелян только Александрович, самая аловещая фигура митежа, палач, да объявлен вне закона сбекавший комалция отряда Попов.

Имя Дана с тех дней Загорскому не попадалось. Зато попался вот сам Дан собственной персоной. «Тащи его на Лубянку, там разберутся».

Хоронить друга на глазах врага — еще одна суровая примета времени.

Но враг ли он теперь?

А если все-таки найти Дана, поговорить, переубедить, снять с него честолюбивую злость, позвать к себе, стойкие люди нам так пужым...

люди нам так пужны...
«Поговорить», «переубедить»... когда он чуть не с пеленок вскормлен на хлебах Виктора Чернова и Гоца.

Огляпулся еще рав — пусто, нет Дапа. Провожает москва. Трудовая, голодная, терпеливая. Многострадальная. Тероическая. Всю зиму бушевал снеятый циклоп пад Россией, над столицей. Занеслю улицы и дома, особению на окраниах — в Пефортове, в Скомъвниках, в Симоновой слободе. Люди выбираются на свет божий, как из бериоги. Да и по центральным улицам пи пройти ни

из берлоги. Да и по центральным улицам ни пройти ни проехать— некому убпрать.
Красная площадь. На кремлевских башнях все еще царские орлы. Некому их убрать, некотда. Колчак двинулся к Вольг, всех Урал под его властью.
Часы на Спасской башие молчат, мертвые часы. Время царское остановлено снарядом красногвардейцев при обстреле Кремля в ноябре семвадцатого.

стреле гремля в полоре сельнадцастого.

Длинная братская могила у Кремлевской степы. Сотпи
павших в те дни похоронены здесь. Последним на скрещенных штыках принесли рабочне гроб с телом дружинпицы — красавицы, двадцатилетней Люсик Лисиновой.

Теперь вот — прах Свердлова.

Кто следующий?..

Коскронавия революция — и кровавая гражданская вой-на, в которой нет и не может быть тыла. Главный врач Москвы Обух доложил в Совпаркоме: смертность по Моск-ве увеличилась за заму почти вдвое. Голод, а с пим любая болезнь свалит...

Но жизни пет конца, работа идет, революция утверж-Но жизни пет конца, работа идет, революции утвери-дается, и на съезд партии прибыли делегаты со всех концов. Почти со всех. Где-то в пути застряли делегаты из Туркестана. Завосы на путях, сыпняк на стащиях. Декретом прекращено пассажирское движение на ме-сиц — только для эшелонов с хаебом. Из Германии до-браться легче, приехали спартаковцы. Как там поживает Курт Ремер, переплетчик из Лейпцика, где была штаб-квартира Загорского на Элизенциграссе?... Могила, разрытое чрево земян, венки... «Если зерпо из умет, то останется одно, а если умет, то принесет

много плола».

Он добился, чего котел, а котел он — сгореть ярче! Говорят, на Кавказе есть целые селения долгожителей,

и секрет прост: люди заряжают один другого сознанием,

что умереть в семьдесят, восемьдесят, девяносто слишком рано, педостойно горца. Вот они и живут до ста лет и за сто, подражая один другому, так принято.

Не так ли и старые революционеры поджигали друг друга страстью, накаляли один другого огнем самоножерт-

вовапия?

Жил бы он на Кавказе в каком-пибудь подобном селении, прожил бы в три раза дольше. И получилось: пепрожитые свои сто лет он оставил другим — живите и помпите мой завет и призыв.

Говорят: он исполнил свой революционный долг.

На долге ярко светить пе будешь. Он жил но страсти. По призванию. Обреченный на подвижничество.

И потому умер счастливым.

«Надо бы сохранить его прах...»

Товарищ из Сергвева Посада просят дать киносъемщиков — засиять вскрытие мощей Сергия. «Житья нет от лавры. Она и на Москву влияет».

За нами следят и на нас воздействуют не только живые, но и те, кто давно отжил. Воздействуют всяко. Мощами, гробивцами, усынальницами. Мертвые оставляют

запачи.

Каждый умирает в конце концов. Но — в конце каких концов? Есть секты, в которых от рождения и до смерченовки кисполняет один завет: сделать себе гробияцу. И чем роскоппее она получится, тем больше гронных преуспел в жизни. Смотрите, потомки, смертный для вас старался. Примерно жал и примерно строял — гробияцу...

«Гробица серебряная,— волнуется товарищ из Сергиева Посада.— Аргентум предохраняет от микробов. А вдруг мощи целме?» Упрочится власть Сергия, поко-

леблется власть Советов.

Нетленные мощи Сергия диктуют свою задачу. А прожитая жизнь Сверднова — свою. Сердце Якова, преданное земле, станет частые земного шара: Смерть его обязала нас. С пим уже не посоветуещься, не уговоришь его изменить решение, поступиться. Погибая, революционер становится еще сильнее и непреклопнее.

Смолк оркестр, и слышпо стало, как кричат галки на куполах.

Дощатая трибуна, Ленин, каменное лицо и резкий более обычного голос:

 Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы...

Вадию, что ему тяжело, слашию по голосу. Беда идет аа бедой. Тринадцатого Ильяч хорония в Петрограде Едиарова, комиссара по делам страхования. Вернулся в Москву — умер Свордлов. Пришел к нему в последние мытуны. Свердлов пытался привитать па худых локиях, виноватая ульбых сделала его дящо детским. «Извините, виноватая ульбых сделала его дящо детским. «Извините, виноватая ульбых сделала его дящо детским. «Извините, виноватая ульбых сделала его дящо детским. «Вывините на держат. Лении перемя, по пистараюсть. »— а локти не держат. Лении перемя, по тис смог сдержаться, взял его руку в свою: «Не падо, Нюю, дежи спокоблов.»

Делегат съезда из Питера заходил в МК, рассказывъл — видел Ленина на Волковом кладбище. «Смотрю, песет гроб. Без шанки, а холодио. Парет, сутриятся. Не вождь идет, а просто человек в скорби, как и все рядом. Елизаров — муж его сестры Анны Ильиначим. Сомейноо горе...»

Беды семьи, беды республики, педоступпая для других высота забот, но не зря говорят старые большевики: Ленин веляк в беде, могуч в мяпуту опасности.

«О чем говорил Ильич питерцам?» — спросил Загорский.

О том, что предстоящее полугодие будет тяжелсе истекшего. Если мы не сможем удержать власть, значиг, вавоевание власти было исторически неправомерно. И еще о буржуваных спецах: только утописты могут думать, что строить социализм в России можно с какимыт-оновыми людьми, которые будут в парниках приготовлены. Мы должны польвоваться тем материалом, который нам оставил старый капиталистический мир.

Положение в Питере хуже, чем в Москве. По городу около двухсот случаев натуральной осны. Вместо хлеба фунт овса на неделю. Дробят в мясорубке, добавляют картофельных очисток, гороть отрубей и некут лененики.

Наркомпрод Бадаев не ладит с Зиновьевым...

Четыре года назад депутата Думы Бадаева сослали в Туруханский край, в глушь, дичь, к белым медвелям. Копец всему, жизни конец. А там Свердлов — за работу, товарили, революция победит...

Голос Ленина звучал пад притихшей площадью:

Миллионы пролетариев повторят наши слова: «Вечняя память товарищу Свердлову; на его могиле мы даем торжественную клятву еще крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся!.»

Утром на экстренном заседанни ВЦИК он сказал о Якове: такого человена нам пе заменять инкогда. История давно показала, что великие революции выдвигают великих людей. Накто не поверил бы, что ва школы малечального кружка и подпольной работы, из школы маленькой гонимой партии и Туруханской тюрьмы мог выйти организатор, который завоевал себе абсолюто непререкаемый авторитет, организатор ясей Советской власти в России...

Никто не был так близок Ленину в эти полтора года революции и республики. Петроград семнадцатого, Москва восемнадцатого, Брестский мир, мятеж эсеров — всегда и всюлу Свердлов надеживя опора Ленина.

«Каким он был?..»

Завтра он скажет Ане, каким оп стал,— певосполинмой утратой пля Ленина, вот каким.

Прощай, Чков. Ты не щадвя своих усилий честных... Почью после заседания съезда, перед долгожданным спом в своей комлате в «Метрополе» Загорский ваял часы со стола и перевел стрелки на час вперед. Весла, прибывает лець. закуда нам бумет помогать солние.

Завтра — будет. Завтра — будущее. Оно вырастает из прошлого.

Облик Дана вырос в толпе за обочиной. Чего ради

именно в такой миг? Что он сулит?... Единство растет из прошлого, как и рознь тоже. И никаким жестом вроде кивка головой, невольного приглашения разделить скорбь, положения пе поправишь.

Оба они, Дан и Загорский, свое место в Москве девятнадцатого выбрали еще тогда, пятнадцать лет назад.

Время сжалось, давно ли было— весна четвертого года, вокзал в Женеве...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вокзал в Женеве, перров, высокий молодой человек в крылатке, в каскетке предлагал пассажирам свои услуги по-немецки, по-французски, по-английски, затем чертыхнулся по-русски:

Сегодня и на популярку не наберу!

Владимир приостановился, видя возможность заговорить.

— Что такое популярка, герр русишь, местная водка? Молопой человек рассмеялся:

 Сразу видно, из России. «Водка». Не до жиру, бить бы живу. «Мельком оглядел првезжего — худой, лобастый, глаза темные с блеском. И совсем молод, беспомощно юн, хотя и пыжится. Из вещей — один саквояк. — Лавно от ролных осий?

- Месяца три-четыре. Челюсть, однако, твердая.
   Откула?
- Из Нижнего. Баском сказал, гордо. Силы пока нет. по своего лобьется.
- нет, по своего добетси.
   Сергея Моиссева знаете? Спрашивая, он по-ястребиному бросал взгляды на перрон, высматривая добычу.
  - омчу. — Еще бы не знать! — обрадовался Владимир: сразу

общий знакомый.
— Минутку, кажется, в мои сети жирный карась

плывет.

Пассажиры схлынули, а с ними и посильщики разоплись, и на перроне остался картинный буржуй — в дохе, в цилиндре, с сигарой, с тростью, по бокам две девицы в

соболях, возле ног гряда чемоданов, баулов, сумок.
— Могу вам составить компанию, — сказал Владимир.

Отлично, идемте. Меня зовут Дан.

Опи дотащили веци до стоянки таксомотора, пагрузились так, что только в зубах пичего не было, и это позволило Дану заигрывать по дороге с девицами. Карась отвалил им пять франков.

Много это или мало по здешней жизни? — прики-

пул Владимир, когда таксомотор укатил.

 По здешней жизни больше двух франков в день не заработаешь. Но если бросишь окурок мимо урпы или не туда плюнешь, пять франков штрафу. Вы в упигоризтет?

- Нет. Мпе на улицу Каруж.

— Поня-атио, — протянул Дан, еще раз значительно оглядся Владимира и сказал утвердительно: — Эмиграпт. — И, чтобы не признаваться сразу, что и он такой же, ограничился пока памеком: — Рыбак рыбака видит издалека.

Так они познакомились с Даном. Популяркой оказалась студенческая столовая, где обед — восемьдесят сантимов, ужин — ввалиать, вместо завтрака — «Трибюн де Женев», газета. Выходит она, кстати, цять раз в дець, и пет такой новости политической, бытовой, уголовной, которая бы не отражалась в «Трибунке». Эмигранты селятся в пансионах или в общежитиях-коммунах. Неплох пансион госпожи Репе Морар на площади Пленпале, тоже педалеко от Каружки. Госпожа Морар благоволит русским, плату берет божескую и на вопрос полиции, чем ее жильцы заняты, отвечает, что все они с утра до вечера читают молитвы, очень набожны, что не совсем верно, и круглый год постятся, что совершенно точно. Паспорта («башмаки» — босой на улицу не выйдешь, так надо понимать) здесь в ходу почему-то болгарские, можпо купить на рынке за четыре фрапка. Заработок всякий - таскать вещи на вокзалах, разгружать вагоны, по городу тьма ресторанов, кафе, цивных, накормят, если возьменься мыть посуду, бутылки, можно еще подстригать газон, давать уроки, чинить велосипеды...

 Нечаев здесь рисовал вывески,— закончил перечисление Дан.

 — А вст этого моистра вспоминать не следовало бы. Дана эго задело — яйца курицу учат.

— У Нечаева были и положительные качества, — репительно возразял Дан. — Смелость, ненависть, страсть к разрушению. Личность отнюдь не слабаи. И суд его над Ивановым — как посмотреть.

Да коть как смотри на это диво, на это чудо подлости фосчестви. Подделая мандат от имени Бакунция, являся в Москву, из отдельных питерок создал «Народную расправу». «Наша цель — страшное, полесместное в беспонадное разрушение». А дан этото все средства хороши — шантаж, запутввания, провокация. «Временно даровать жизнь палачам нарапама, чтобы опи свомим зверствами заставили народ бунговать». Вот и все целя «Народной расправањ», а для начала Нечаев расправился со своим же — убил студента Иванова. Тот, видите ли, усомнился в целях и отказал Нечаеву в повиновении. «Суп нап Ивановым — как посмотреть».

 Избавь меня от этаких судей, — сказал Владимир без особого яду, мирно — у них еще будет время посполить — и сменил тему: — А откула вы знаете Монсес-

ва? По Москве?

С Сергеем Дан учился на естественном факультего у Тимиривева. Сергеи выслали в Никиий за беспорядки после того, как забрали в солдаты около двукого студентов в Киеве. А Дану пришлось эмигрировать, оп замешан в подготовке тервакта...

Они поселились под одной крышей. Дан рассказал новичку о Женеве, что знал, и коротко о себе. Владимир о себе тоже сказал в общих чертах— первомайская демонстрация, сул, ссылка, побег. И пока хватит, подробности потом. Он прибыл в Женеву, чувствуя себя несколько растерянным. До этого он побывал в Берлине, побывал в Лозапие, посмотрел, послушал... Было над чем привадуматься, было от чето растериться.

Ой переходил границу с надеждой на живое дело, полнее отвати и рыска. Эмиграция сулыла не только спасоние от скалики, но и совсем другую жизик, не только избавление от российской кабалы, но и саму заграницу, культуру, Берлин, Париж, Лондон, каких-то новых, зпачительных людей, новые содружества, а с имый и новые возможноств борьбы. Заграница жиза в его представлеили как некое пребъивание на несравненно более высоком уровне. И без помех. Там тебя не преследуют им жандармы, ни шпики, ты недоситаем для них, а, к примеру, в Германии социал-демократы действуют легально, даже газеты свои издают свободно. Одним словом, заграница для него сейчас — это прежде всего свобода. От ссылки, а затем еще и все другие свободы: слова, собраний (одни Гайл-парк в Дондоне чего стотт), действий. Одпако скоро ему пришлось убедиться, что помимо свободы «от чего» существует еще и свобода «для чего». Для чего ты избавился от ссылки, для чего ты можешь внесь говорить все. что измаешь.— для чего?

Спачала Берлин.

Сразу же стало ясно, что в Германии русским политэмитрантам живется туго: власти требуют вид на жительство, как минимум — губернаторский заграничный паспорт. Если оп есть — живы, по опять же не забудь явиться в полицейский участок и доказать, что ты по станень бременем для Германии и ее подданных, а для этого предъяви кругленькую сумму наличными или текущий счет в банке.

По слухам, такое же положение было во Франции, не летче и в Бельгии. Поменьше преследовались эмиграиты в Англии, может быть, потому, что там вообще было тяжело жить: ни работы не найнешь, ни прикота.

А до Швейцарии добраться не так-то просто.

Русская колония в Берлине состояла в основном из ступентов, среды Владимиру знакомой, Присхали они сюда легально, учиться, большинство из состоятельных семей, и каждый, как правило, считал своим долгом участвовать в революционном кружке. Разные были кружки, и о единстве, разумеется, не заходило и речи, поскольку истина многозначна и пути к ней неисповедимы. Особенно много здесь было спопистов, бупдистов, поменьше эсеров и совсем немного эсдеков. Они входили в группы содействия, знали явки, собирали деньги, устраивали собрания и жили, как скоро убедился Владимир, по священному писанию: в начале было слово, все через него начало быть. Говори вслух, что думаещь, говори даже, не успев подумать, иначе другой влезет со своим словом и начнет самоутверждаться, говори, будто растет твой революционный стаж не годами борьбы, а за счет вот этих минут звучания на тему «полой» и «па зправствует».

Сионисты презирают всех одинаково, бундисты тоже, по особо осдеков, ведь совсем педавио Бунд гордо поинулу съезд РСДРП, заявив, что только ол вираве представлять еврейский пролетариат и пикакая другая революционная организация не должна вмешиваться в их дела.

Эсеры превозпосят террор, «Дело второго апреля» убийство милистра впутреннях дел Сипягина студентом Балманиевым.

 Вот подлинно революционное дело! — И запевают хором: — «Радуйтесь, чествые нравды поборпики, близок желанный конец. Дрогнуло царство жандармов и дворников: умер великий подлец».

А что зедеки?
— Параграф первый — это принципиально важно.

— параграф первый — это принцапиально важно.
 — Параграф первый — сущая чепуха. У Лепина генеральские замашки.

— A у Мартова обывательские нежности вместо революционного долга.

Мартов энциклопедист! Он в уме перемножит пятизначные цифры быстрей, чем другой на бумаге.

— Пускай идет в цирк! Ха-ха! — А что говорит Плеханов?

 Плеханов говорит: и корова ревет, и медведь ревет, и сам черт не разберет, кто кого дерет. Все это дрязги кружковой жизли.

 Потому Ленин и стоит за такую формулировку нараграфа первого, которая бы из кружков сделала партию.

Ленин централист!

Плеханов вызвал Мартова па дузль.

— Мартов поэт! Оп написал «Туруханскую».— И тепорок заводит: — «Там, в России, люди очень вылки, теодо к лицу геройский наш наряд, но со многих годы долгой ссылки живо поэолоту соскоблят. И глядишь, плетется доблестный герой в вине мокрой курицы помой... Вот именно, молоден Мартов. Все подхватывают и поют. Знать революционный фольклор — дело чести каждого. Песия стихает, ствети гаспут, но не наполго, и снова:

Мартов великий теоретик.

Лепин — Робеспьер. Остряки так и называют его.
 Плеханов уминиа, говорит: не могу стредять по

своим.
— Господа марксята! Если революция пролегариата пеотератима, то призывать к ее содействию так же пелепо, как создавать партию содействия лунным затмениям. Так сказал Штаммер в своей последией книжке.

— Что ему книжка последняя скажет, то на душе его

сверху и ляжет.

Сверх и альяет.

Осверомленность, аубастость, остроумие, бенгальские оги полемики становились для Владимира привычными.

И все-таки удивляло: почему за меньшевиков большинство, а за большевиков — наоборот?

 Потому что беки по одному частному вопросу на съезде оказались в большинстве и за это ухватились.

Вполне возможно.

Потому что большевиков здесь уже нет, все в России, на местах, пелом заняты, а не болтовней.

Что ж, и такое не исключается.

Вначале он слушал их во все уши, речистые собрадес, артисты, любо-дорого посмотреть, как они перенимают друг у друга жесты, позы, выраженьица, гремят цитатами из Герцля и Герцена, Бакунина и Некрасова, даже знают, что Зубатов за чаем сказал. Но все больше стало возникать опиднение, что он тут вроде как аритель, сторонний человек, они для него словно за стеклом, что ли, или как в синематографе Шарля Лемона — посмотреть и идти дальше по своим делам. Но куда дальше? И по каким делам?

Он думал прежде: достаточно вырваться в Европу, как он окажется в монолитном строю единомышленников. Куда там. Он никак не мог влиться в эту неструю среду, она словно расступналься, и он оказывался в одничестве со своими сомнениями. Никто ничего не искал, все уко что-то внопле определенное нашил, и теперь каждый отстанвал свою истипу до хриноты, желая уцичтожить в споре того, кто еще ничего не выбога или выбола не то.

Ему же не хотелось спорить — почему? Нечего отстацвать?

Но ведь он не с лувы свальнем в вту среду, он из ссылки бежал, он в тюрьме сидел, под знаменем шел «Долой самодержавие!» и защищал его от жандармов. Так что пе в стороне он, а в бороне. Но им нет до этого дела, какдый стремитея утверцить свое. Долой-то долой, слава богу, что хоть это бесспорно, по у каждого свое едолой», каждому надо провести в жизнь именно свою тактику, да поскорее бы, дучше немедля, пе то другие свергнут пенароком помазанника божия, тогда уже поздые будет проявлять себя, утвереждаться и самовозгораться.

А самовозгорание напоминало ему несчастного Гермапа Ливена...

В Нижнем все, как будто бы, было ясло. Или просто оп моложе был и пе задумывался, что к чему, да и некогда было задумываться. Нельзя сквазть, что все там дузи в одну дуду, споров хватало, как-шикак, парод собрался грамотный — студенты из Москвы, Петербурга, Казани и доже из Томска (нашли куда ссылать сибпряков — в Нижинй, важнейший промышленный город, где из всех губерний самая выкокая концентрация рабочих).

Были споры, но и дело было, и мыслей о выборе как-то не появлялось. Там он рос вместе со всеми, здесь вдруг почувствовал, что расти ему некуда, слишком велик выбор и нет яспости — куда же, в какую сторопу?

А может быть, он уже вырос, уже заявил о себе и теперь ждет, когда его самого выберут обстоятельства, позовут, вовлекут? Он жаждет программы, четкой, ясной, педвусмысленюй — что делать?

Пелать, госнова, а не буесловить,

Все-таки поразительно, как они ловко, пылко, страстпо раздергивают одну задачу, каждый готов знами подзить, не щадя живога своего, только не мешайте ему. Все
больше возникало ощущение, что они это знами едисое «Долой самодержавие» раздербанит в клочья,
каждый таща к себе, желая поднять собственноручно,
вмея на то право, голько не мешайте ему! Так думаст,
дин, но так же думает и другой, и он не только словом, он зубами тебя порвет, если не позволянь ему
учвеопить себя.

Божди массы — это хорошо, но когда масса волдей... Времевами ему казалось, все опи на какой-то сцене, голько пет эрителей, одни актеры, и оп посреди нях — статист, учится никак не научится произнести свой миниму. выповорить «кушать полано».

Однако тде же арители, кому все это предпавначается? Неужто это и есть арена история? Арена, сцена, а в сумраке зала, в туманных российских далях — парод. Слупист и ждет, чем же их лицелейство копчится, с усменкой смотрит и с любопытством праздным, будго скватились между собой дьячки и дерутся в кровь, и все у шк не по-людеми — и срежда, и волосы косчичами, и замах пе тот, и матерки пресиме, во подбардивает парод: «Двайдвай» — пустъ-ка они себя прояват и пас потепат, а мы посмотрим, мы что, мы народ, нам лишь бы хлеба и зрелиц...

Рослый белокурый красавец в серой тройке, устав от абстракций, развивает мечту конкретную:

 Окончу университет, женюсь на Гретхен — и прощай, немытая Россия, страна рабов... «Этого пельзя избежать, по можно презирать», говорил Сенека.

Он имел в виду Гретхен.

Впрочем, мог бы и Владимир плюпуть на Россию, замо вав ему? В Нижний дороги нет, да и по другим городам и весим циркуляр разослан о его повсеместном розыске, верпись — упекут в Лкутку, а здесь актявно действует партия пемецких социал-демократов, у них своя пресса, читай, учись и впритайся в дело подготовки и проведения мировой революции. Она-то и вовлечет Россию, как некую часть мира, и все будет ладио и складом.

Так-то оно так, социал-демократия действует, по революцией здесь почему-то не пакиет. Как будто пемцы уже добились сели не весто, то во всяком случае многото и закрепляют достигнутое. Но их завоевания, да простит его немецкая социал-демократия, Владимира почему-то мало касаются.

Только Россия ему нужна! Именпо там он давал клятву на всю живнь вместе с Яковом: служить народу, все силы отдавать борьбе за его лучшую долю; страдать вместе с народом и для народа за его судьбу и счастье.

Но разве не все равно, где начинать революцию, если ты знаешь — всюду растет пролетарият, могильщик кани-тализма, и всюду заучит призама «Произтария всек стран, соединейной Все нации равны, а перед лицом грядущей револю-

Так-то оно так, но... куда денешь любовь к родипе? Наверное, каждый жаждет прежде всего счастья своей любимой, а потом уже вообще всем...

люоимов, а потом уже восоще всем...

Но лучше об этом помолчать, можно сильно себя скомпрометировать, прослыть шовинистом. Хотя ярый пемец Ницше сам утверикдал: Россия— единственная страна, которая имеет будущее.

А что говорит Маркс? «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Бродил-бродил и забрел наконец в Россию.

В России труднее, народ закренощен крепче и нужда-

ется в твоей помощи больше, чем германский рабочий. Злесь — легче, там — труднее. Выбирая себе легкий путь, ты поступаень неблагородно.

Российскому народу тяжелее, чем всем народам Евроны. Представь: политэмигранты — борцы за свободу в Германии, Англии, Франции ринулись бы в Россию спасаться от своих правительств. Смешно подумать!

Не забывай, Россия еще и жандарм Европы.

А ты ее любишь... И чувствуещь себя здесь — на чужбине.

Здесь компромиссы и эволюция, там непримиримость и революция - таков характер нации. Неправда, что Россия сопное царство, спит вековечным сном, нет. Россия давно не спит, с тех пор, как рванулась из-под татар. Не могут сонные дать Разина и Пугачева, декабристов, Бакунина, народовольцев. Вешала бояр, жгла усадьбы, стреляла по царям, бросала бомбы — и казнила мятежных, рубила головы на плахе, гноила в тюрьмах, заселяла каторжеую Сибирь. Слишком мпого крови и муки для сопных тетерь, жажды жизни, пвижения и борьбы. Покажи прокламацию — и с обенх сторон забурлит, заклокочет и самодержавие и народ. Безграмотная, дикая, дапотная Россия, по первый перевод «Капитала» — русский, чтобы нести его по стране на своем языке. Кровь и прёма песовместимы.

Он вернется в Россию. Непременно.

Но прежде вооружит себя целью - зачем? Знанием вооружит — что делать?

В начале февраля добавила керосину в огонь весть: из Женевы прибыл агепт Ленина. Собирается выступить на общем собрании русской колонии.

- Посмотрим на монстра.

— Послушаем, о чем говорят те, чья песня спета.

Здесь уже побывали сторопники Мартова, сразу трое, по пути в Россию. Они называли себя представителями Центрального Органа и Совета РСДРП — солидно, авучно, убедительно. Успоковли собрание, сообщив, что подлинно демократическому крылу партин удалось завоевать законным путем место в «Искре» и в Совете партин сохранить единетов совку врядов, уберечь партийную кассу, двинуть лучшие силы на завоевание русских колоний. А Ленику ничего не остается, как эмигрировать за оксан, в Америку, что он и намерен сделать в ближайшее время.

Мартовцы отбыли в Россию, чтобы о том же самом

оповестить комитеты партии на местах.

И вдруг — агент Ленина. Казалось бы, не о чем говорить представителю царства тепей, по публики собралось больше, чем в прошлый раз. Почему?

Допустви, дюбонытно, что собой представляет один из поворженных. Каковы намереняя большиства, свазавшегося по воле истории в меньшинетев. Кто-то прящел просто из сочувствия к побежденным. А кто-то — из опасений перед варымачатой свлой тех, кто вдет наперекор. Из любопытства к мятежкикку. Наконец, дераость сама по собе занятна. Он пазывает себя агентом, не стращась вналогий с агентурой охранки. Кроме того, глядя на смелычака, можно получить хоть какое-то представление о самом геперале. Скажи мись, кто твой друг...

Агент не друг, агент— исполнятель чьей-то воли. Он может быть просто пешкой. Ему говорят: сделай, и он делает. Передаточное ввено в механваме, шестерпи. Шестерка в карточной пере. Адент. Светски выраже, месь, поклонияк. Нет такого двяжения, сосбение в русской среде, которое бы не собрало приверженцев. Секты, партив, союзы, лиги, земетла, землячества, конферерации нет такой шанки, по которой не нашелся бы Сенька.

Однако шестерку в игре выгоднее держать в масть с тузом.

Одна существенная деталь стала известной до его выгупления - беглый каторжник из Иркутской губернии. андальник, не чета студентам, разбойникам фразы.

Он пришел не один, а с горсткой эсдеков, среди кото-ых был известный в Берлине доктор Вечеслов.

Аудитория встретила их неприветливо, показным раводушием. Владимир разглядывал агента, надеясь в его овадке увидеть какие-то черты Ленина. Хочет того или е хочет агент, волей-неволей он в чем-то передает свого вожака, подражает ему в жесте, в манере говорить, ести себя. Если он, разумеется, не платный агент, не атериальный, так сказать, а идейный.

Прежде всего, - не юноша, за тридцать, облик врелого еловека, у которого шатания и поиски остались, надо олагать, позади. Горделивая осанка, Худощав, губы сжаы, видно, волевой. Очки и бородка, однако без усов, этаий шкипер в очках. Редко встретишь такое лицо, очки, ак правило, обезличивают, придают книжность, интелигентскую хлипкость, у этого же, минуя очки, прет смеость. Красивое, можно сказать, липо. Человека, который ичего не боится. В том числе и общественного мнения. оно здесь не в пользу Ленина, значит, и не в его польv. Лидеры немецкой социал-пемократии не признают ольшевиков. Карл Каутский так и заявил: Ленина мы не наем, он пля нас человек новый, только появился, но уже иноват - провалил выборы Аксельрода и Засулич, котоых мы хорошо знаем. Роза Люксембург отрицает всякую ринципиальную подоплеку раскола. Август Бебель вообпе относится к русской партии, как к детям, которые чатся ходить и потому спотыкаются на каждом шагу. Одим словом, являться агенту Ленина в Берлин хоть к немам, хоть к русским и собирать колонию было по меньпей мере безрассудством. О чем он, вероятно, знает и, озможно, потому держится несколько вызывающе, не дотает осанки.

Глядя на мего, Владнывр подумал, что и Лепип, скорее всего, в очках, с такой же шкиперской бородкой и так же строитив. Облик агента, повадка вызывали предуметняе, что оп здесь напорется на протест, если не на скандал. Пожалуй, уж слишком он шичего не боются, слишком высоко себя держит.

Вопреки ожиданиям, он заговорил не о расколе на съезде в не о расприх в Женеве, а о событнях в России о начале русско-яновской войны и о сверйском погроме в Кишиневе. Сразу же стало ясно: об этом в Женеве, хотя она и дальше от России, знают куда больше, чем в Берлине, который ближе.

Он и говорил, как выглядел, — уверенно, четко, без пустых междометий. О адлачах социал-домократческой партия, о том, что должно объединить ремолюционную модолежь, будто не знад, с ком миеет доло, ав версту видно собрались сионисты, буццисты, апархисты и бунтари вообще, по неприци, по обычаю. Он совоно стоил над с кваткой, не видеа разлачий, будто не было шикаких дрязг в Женева-домограносного для от дагатив даскола.

кои, не выдел разлачав, оудто не овыо пакавах дрям в Женеве, смертоносного для его нартии раскола. Когда заговорил о Кипиниеве, слушали его в гнетущей тишине, видно было, факты погрома действуют на всех

удручающе.

— Можню не сомневаться в том, что погром организован русским правительством. Натравлявая сдлу пацион на другую, царязм стремител отваем народина свлы от надвигающейся революция. Подлишьие революционеры обязаны противопоставить пропаганду единства всех пациональностей России в борьбе с царизмом под рукоподством рабочего класса...

Он предложил вынести резолюцию с осуждением погрома и - прязвая помочь пострадавиим. Сбор провеля тут же, бысгро и педро отдавали последнее и всеры, и в сдеми, и бундаеты, и смоняеты, само собой. Объединались паконец. Но атмосфера становилась все более первозной:



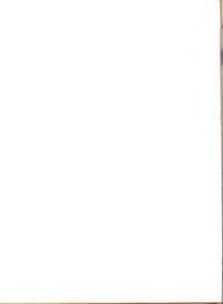

Первым в прециях выступил спопист, колоритный, рыжий до красноты студент.

Кишиневский погром возмутил и взволновал всех, не было здесь двух мпений, по рыжему что-то почудилось либо возмущение лицемерно, либо не все имеют на него право. Или ему показалось - кто-то недостаточно раско-

шелился. Глухо. через душевную боль или влость, давясь словами, оп начал:

Мы выслушали... доклад представителя... русской

революционной партии. Почему русской? - российской. Среди эслеков люди

разпых напиопальностей.

- Теперь они выступают с докладами в помощь евреям. - Возник недовольный шум, и рыжий, перекрывая возгласы, закричал: - А давно ли русские народовольны сами призывали к погромам, видя в них революционное пробуждение нарола?! Клевета!
  - Провокация!

Рыжий сиончет поднял пад головой лист бумаги, как вымпеп Вот она! Не провокация, а прокламация! Вот что

- писали кневские народовольны от имени своего Исполнительпого комитета 30 августа 1881 года: «Еврейские погромы являются протестом...» — Долой!
  - Спопистский трюк!
  - Фальшивка!
  - «...протестом народа против эксплуататоров». Это возмутительно, прекратите!..

Сиопистов вкупе с бундистами большинство, оди орут

rpomge:

 Молчать, черная сотня! — Продолжай!

Я к вам обращаюсь не как к евреям, а как к гражданам!—кричал агент, не сдаваясь.—Звание гражданина выше звания еврея!

Лучше бы ему помолчать.

Собрание взорвалось, пошли в ход кулаки, началась потасовка.

Распихивая дерущихся, Владимир пробрался к агенту, желая ему помочь, полагая, не за что его бить, агент говорил разумно, к тому же он сейчас в меньшинстве и ему может попасть.

Крики, гвалт, ругательства, уличная драка, хуже уличной, там хоть привции улица ва улицу, двор на двор, а здесь? Сионисты с бундистами — на поляков, на русских, на украиниев.

 Бей меня! Бей меня!— вдруг завопил рыжий.— Как в Кишиневе! Бе-ей!— Глаза стекляныме, пичего пе видит, защелся в крике, разодрал себе в кровь губы, рвет на себе рубашку.

 Замолчи-и! — К нему подскочил бородатый крепыш, озверело скалясь, тряся перед собой белыми кулаками.

Вавдимир метнулся к им, оттолкцул крепынна нельзя бить безумного,— чувствуя в то же время, что и сам вот-вот взбесится от всей этой первобытной мерзооты. Полиция!..— наконец закричал кто-то благоразумный.

Скандал в благородном собрании. Приехали в Евроциться, чтобы потом верпуться в Россию и сеять «разумное, доброе, веное». Избавлять народ от невежества, пробуждать ненависть к угнетению, гасить напиональную роявы...

Агент вскоре снова собрал всю коловию и призвал выступить против наглой, как он сказал, выходки министра иностранных дел Германии. Оказалось, что, пока студенты выясвяли отношения после сказдала, агент вместе с Карлом Либкнехтом собрал сведения о российских инновах и сыщиках, орудованиях в Берицие (валамивали ящики, с письмами, устранвали грабожи квартир с целью обыска), и уговорил Бебеля выступить по этому поводу в рейкстаге. «Да, мы следим за русскими студентами,— отъечал министр Бебелю,— потому что все оин анархисты. А русские девицы, студентки, приезжают сюдя только для свободной любия».

На собрании выступал Либкнехт. Приняли предложение агента: составить протест министру, перевести его

на все европейские языки, разослать по газетам...
После собрания Владимир вская встречи с агентом. Хотелось поотворять Ест интересовали трое: Плеханов, Мартов и Лении. Но агент исчез. Оказалось, берлинская поляция искала с ним встречи более активно, и агенту припилось верпуться в Женеву.

Нужна позиция. Она была прежде — и растворилась в разпотолосом хоре. Наступила векая пауза в его судственным Надо ее заполнять, а для этого ответить самому себе на простой вопрос: кем ты был, кем стал и — камо гряления?

Мо талл бунговщиком с детства, по думял о том, печаянно. Жил пенодалеку от Старо-Солдатского человек пет двадцата пяти, ве больше, по даже и взрослые называля его чдядя Павел из депо». Его все любали, потом что он все умел. Летний вечер на улице, мальчишки — в городки или в бабки, и чей-то крик, кляч: «Двди Павел крит!» Усталый, черный, ватата с шумом павстречу, окружают, передине пятится, глаза его веселеют, ящор разтаживается, тяпут его к городкам, ставят потруднее фитуру, еписьмоч, папример, четыре чушки по угами, пятая посередке, подносят биту, и дяди Павел, улыбавась, топчется, прицеливается, на биту посмотрит, на ребят, долго готовится, вокрут уже дилинать перестали, а он все мединт, не хочется ему ребят огорчить, промазать, потом резко вскинет биту, застынет на мит — в тишине со свистом летит бита, залном щелкают чушки, и все пять — с поля долой ! Еще-о!» — яврывается общий крик, но дядя Павеа пдет домой, его удерживают, и оп бежит трусцой, детвора за ним, ловят за впядкак, держат, слышат запах манины, чутунки, дальних гудков, пространства. Дядя Павеа бежит, стучат сапоги, и все бегут с ним вирипрыжку, крича и радуясь неизвестно чему, просто жизни и хотошему человеку...

Стучат сапоги, бежит дядя Павел, и уже не трусцой, а изо всех сил, а за ним жаппарм: «Сто-ой!» С бегу прыгает дядя Павел на тесовый серый забор, жандарм с трех саженей стреляет, и так хорошо стреляет, как мог это сделать только сам дядя Павел. Но сейчас он вастыл на досках, будто раздумывая, надо ли перелезать, раз такое дело: со стуком унал сапог, словно для облегчения, и рухпуло тело, длинно откинулось и головой — о булыжник с арбузным звуком. «Чевой-яй-спелал?!— закричал, завыл молодой жандарм.— Чевой-яй-сделал! Встава-ай!..» Мальчик шел из гимназии, за сппной ранеп, тихо на улипе, осень, ледок хрустит, - вдруг... Стоял, оцепенев, толна набежала, загородила. Штаны, сапоги, галоши. «Что это?» - лумал мальчик, и никто ему не мог объяснить. Ни мать, ни отец. Ни братья, ни сестры. Один ответ: бунтовщик дядя Павел — и всем все ясно. Всем, но не ему. Гремит в ушах выстред, звепит крик, и не попять мальчику, что за страпіная сила сделала одпого убитым, а другого убийцей, почему и зачем? Полжен быть кто-то третий — над ними, над всеми. Кто же? Что же? Другие этим не мучились, а он мучился и не заметил в себе перемены. другие заметили: бунтовщик!

Броское, емкое, быющее: бун-тов-щяк! Заряд звучит в этом слове, сваряд, да еще «щик» в копце — по горяу буржуя, по ребрам тирана щщик! — и вот опа, свобода, воля, разогия спицу, раб!

«Бунтовщикі» — и шарахаются от тебя в гимпазии

маменькивы сынки, замирают от стряха и ведоумения домашние: кого взрастили?.. «И песию громкую пою про удаль раннюю мою».

Если выразить задачу в двух словах, то: разрушить

старое и построить новое. Легко ли?

Спачала разрушить. И не сожалеть о том. «Была без рапсоти любовь, разлужь будет без печаль», Российское государство — это три це: дарь, церковь, цугупдер. А культура, наркая, актустем, клеб провы, молитвы и песше — это парод. За чето ему любить империю, за что жалеть? Пушкива сослаля, Гердева изгавля, Червышевского заморали, Толстого отлучиль. Холопстею, цязуверство, пьянство. «Назови мне такую обитель, я такого угла ве вядал, где бы сеятель твой и хравитель, где бы усстань твой и хравитель, где бы усстань твой и хравитель, где бы сустань той и хравитель, где бы усстань той и хравитель, где бы устань той и хравитель такой обители, и потому и нечего ее вздалет.

Но когда-нибудь «оковы тяжкие падут, темницы рухнут — и свобода вас примет радостио у входа...».

Он будет строить новую Россию, где в основе будут

три эр: революция, республика, разум. Их организация так и называлась: Нижегородская социал-демократическая. Рабочие говорили: молодежная, ступенческая, и звучало в этом некое сомнение - вроде бы не слишком серьезная. Может быть, потому, что был еще и комитет РСДРП, взрослый, так сказать. Но и модолые и взрослые - все социал-демократы, и никаких таких особых разногласий между ними не было. У молодых больше страсти, презрения к мелочам, к предосторожностям, но тут цело не в программе и целях, а в темпераменте. Возрастной довесок, Объединились рабочие, объепинились ступенты и - никаких распрей. Рабочие устроили пемонстрацию в Сормове, мололежь устроила пемонстрацию в самом Нижнем под тем же знаменем --«Полой самодержавие!». Поднялись одинаково дружно. И зачиншики схлопотали тоже олинаково.

Там тогда не было между ними пи трений, ни рас-**ИМИНОТИКОХ** 

А злесь — братоубийственный спор. Социал-демократы готовы сожрать друг друга. Почему, зачем?

Что ж теперь, если ты социал-демократ, то обязан ввязаться в драку? Бей своих, чтоб чужие боялись?

Хочешь не хочешь, а придется.

Но прежде надо принять чью-то сторону. Надо выбрать. А для этого надо знать, из чего выбирать. Разо-

браться, вникнуть, а тогда уже действовать.

«Мы столько можем, сколько знаем». Он знает Бельтова: «Найти скрытые пружины общественного развития - значит научиться содействовать ему, значит облегчить себе работу на пользу людей». Найти! Скрытые! - легко ли? Но нало. Ему уже пвалцать один, он совершеннолетний, пора уже не жить попусту. Он никогла не был последней спицей в колеснице и, налеется, впредь не будет. Он займет место на переднем крае борьбы.

Какой борьбы? Мартова с Лениным? Этого он сказать не может. Не готов, не знает. И полсказать некому. Так что пусть самолержавие пока поживет спокойненько и лаже понаблюдать может издалека, как они тут друг друга за грудки взяли да в каких словесах изощряются,

златоусты.

Понять берлинское окружение несложно. В конечном счете они хотели стать врачами, присяжными поверенными, инженерами, литераторами. У них это пройдет -кружки, явки, витийства, как корь проходит, для него же

борьба неотвратима, как призвание.

И Лана тоже можно понять с его террором, с его богами одномоментного действия. Бомбой, выстредом достигается максимум впечатления, что и говорить. Людям не нало шевелить мозгами, напрягать внимание, чтобы понять: ла. это сила. Было время, когда и на историю смотрели только как на подвиги отдельных лиц, не замечая массу. Но так можно смотреть на историю только до тех пор, пока сама масса не попяла своей силы и своего вначения.

Он хочет стать личностью, героем, он надеется стать таким. Обязан. Но не по заветам Нинше.

Героем, по пе сверхчеловеком. Оп пе па тех, кто минт всех других пулями, а едиплиею себл. Оп марксист, слудовательпо: исторический деятель может проявить себл только тогда, когда сама толла стапет героем иеторического действия, когда в народе разовьется самосознание. К этому и сводится роль лачности в встории и твоя конкретная роль: развивать самосознание трудяшихся.

В одипочку? Нет, вместе со всеми. В стапе социалдемократов.

Но где тот стап?

На месте стапа — арепа драчки. Чтобы разобраться в завихрениях спора, падо попасть в самый цептр циклопа, в Женеву.

Если верпуться к мысли, что выбираешь не только ты, по одновременно и тебя самого выбирают обстоятельства, идет встречный процесс, пробный ноиск, то в Женеве он

уже, можно сказать, выбран «Искрой». В Москве товарици показали ему 29-й помер «Искры»

аа і декабря 1902 года. Он увидел свое виз в гвлете. Удипод прадовался и тайком возгордился. «По пилетородскому делу двое оправданы и двое — Монсеев и Јубоцкий — лишены всех прав и ссылаются на поселение в места отдаленные. Все обвиняемые держались геройски, не только пе отрицаля своего участия, во и говорили речи, в которых открыто признавали себя революционерами и что таковыми всегда остапутся». Он призная «Исколо», главной газетой социал-демо-

Он признан «искрои», главнои газетои социал-демократов, он выбран «Искрой», значит, там его встретят как лицо вполне определенное, как революционера, каковым он всегла останется...

И вот он в Женеве.

Знакомство с Дапом, знакомство с городом, пристальное, дотошное — как-пикак, это последнее заграничное пристапище перед рывком в Россию.

А исторяя у города славияя. Здось Герцен и Огарев издавали «Колоков» под деняюм «Сому живыхи». Здось осоговлен первый конгресс I Интернационала во главе с Марком и Зигельсом. Здось основана первая группа русских марисентия «Освобождение труда» во главе с Пле-

Город своеобычный, средневековый и современный, романтический в бессердечный. Прозрачные воды Лемана, спекныме вершины Савойи, в меную погоду можно увидеть Монблан. Разноликий, разноязыкий люд, толны приезжих, которые, одпако, не в силах повлиять на давний характер города.

Высший свет Женевы — это владельцы банков (девиз

па фасаде: «Надежность и тайна»), часовых и ювелирных фирм, знаменитых на весь свет своими изделиями. Гостипичные династии. Старейшая в Европе биржа.

Слава Женевы росля за счет вностращев. Здесь жили байрон в Шелля. Полям «Шильонский узини» еще больше привлекла винямине европейцев к этим местам. Здесь бываля Лямартия и Расот, Лист и Ватчер, Флобер и Толстой. Вольтер здесь цаписал «Кандида», Достоевский здесь подат «Мицида».

Но не только поэтов и композиторов привлекала, утешала и спасла Женева. После Варфоломеевской почи здесь пашли приют тысячи протестантов, беккавших из католической Европы. Собор святого Петра стал для них таким не симколом веры, как для католинов собор того

После политических переворотов, аваптюр, социальных бурь сода стекались политики и торговцы, герои и отщепенцы, каторживки и коропованные особы. На гербе Женевы появилась женщина. Она протягивала руки пришельцу, и жест ее подкрепляли слова: «Женевы—город-убежище».

Можно было нодумать, появилось накопец-то на греш-

корных земля обетованная...

Одпако же не верится. И если вера крепка пезнанием, то певерие, наоборот, от знания. Того факта, к примеру, что Жап-Жкак Руссо, который родился здесь, Женева нагнала в молодости, предала огню его книги и до самой смерти не пускала великого женевца в чгорол-убежище». Так что питуо человеческое и Женева е чужко...

Из русских, пожалуй, один Кропоткин удостовлся такой чести — быть изгнанным из Женевы. Однако если учесть, что во Франции с пим обошлись и того хуже, унекли в тюрьму на нять лет. то Женева обошлась с ним

милостиво.

В начале века в районе улищы Каруи проживало около двух тысяч взгнанников Российской империи. Этот околоток с желтыми шестиэтанкными домами так и павывали Русской Женевой, а сами русские — Карункой, на манер Покровки или Варварки.

Дан здесь прожил уже более двух лет и хорошо знал состав русской колонии — сколько анархистов, буплистов,

эсеров, эсдеков, со многими был знаком лично.

С Даном они сошлись быстро. Владимир вообще быстро сходился с людьми. Естественно, первым делом разговор о принадлежность — ты чей? И если в России на такой вопрос следовал ответ: Иванов я, Сидоров или Петров, то здесь уже — из какого ты государства, из-под чьей короны, а затем уже и что исповедуещь, какие псалмы намерен петь, чьей программы, липии, тактики приперкиваещиел. Знесь ково вопословиям

Я социал-лемократ. — заявил Владимир.

— Стаду марксят прибыло, — усмехнулся Дан. — Бек или мок?

Хочу разобраться сначала...

— Значит, ни бе ни мек. — А что бы ты предпочел?

— A что оы ты п Пан возмутился:

— Позор! Тюрьму прошел, ссылку, и все еще выби-

рает. Да, выбирает. И «не все еще», а — уже выбирает, пришла такая пора. Появилась, накопец, такая потребность — думать, «читать связпо евангслие чувств». Оп уже зоралый муж. совершеннолетняй.

- Но ты, наверное, не сразу пошел в эсеры.

Я родился эсером. И эсером умру.

 Воля твоя. Хотя в двадцать пять лет («носится оп с этим возрастом, как курица с яйцомі») пора повять, что террор устарел. Сипягина убяли, а на его месте повый похлеще. — Террор — это прежде всего дело, а не болговна, "Дело прочно», сказал поэт, когда под пвм струится кровь». Нап орган — 4Резолюционная Россия», а ве какие-то там искры в почи, то потухнут, то погаснут. Из-за сваюи. Кто яв их тебя привлекает?

— Трое: Плеханов, Мартов, Ленин.

 Для начала губа не дура. Один из них даже мне импонирует.

Твое великодушие безмерно. Кто же?

— Мартов. У пего всегда есть свое мнение. Цятату любит, свободу ценят, подчивиться не кочет. Наш человек. А стрелять научим. Но Плехапові Этому определенно грозит. На что Засужич, дама резвая, стреляла в Трепова, и та: «Смотрите, Жорж, они в вас бомбу бросят». К тому инст.

— А Ленин?

— Ленина сами эсдеки съедят. Его ненавидят, верный признак сильной личности, но не мой кумир. Брат его — наш брат, метальщик. И виселица для него лавровый венок. А Ленин — Старик. Не вря ему такая кличка дана. Не за лимени в трядпать лет, а за катуру, за постепенность, за тактику малых дел. Не хватеет ому помета, романтики, грома, молнии. Осудил выстрел Балмашева, по паши дали ему отповедь.— Дан помолчал, больше вроде и сказать нечего.— Почему ты со мной не спориць, эслека.

Я бы и сам хотел знать почему.

Нало тренировать полемическую паходчивость.

Опираясь на что-то.

— Ищи да пошевеливайся, а то на корию засохнешь... Первым вз троих Владимир увидел Мартова в кафе «Ландольт», гре собиралась русская змиграция. Никто его не представлял, не показывал: вот он, Мартов Юлий Осипович, Владимир его сам узная сразу по тому сосбепном че ниманию, которым был окружен этот худощавый, пе очень опрятный, лет тридцати двух-трех субъект с большими грустными глазами, ушастый, если не сказать лопоухий, словно гимназист после визита к парикмахеру. И глаза детские, ничего лидерского в нем, ничего лютого, если вспомнить, какую кашу он заварил на съезде, -- да и он ли? Деликатный, мягкий, видно, покладистый. Сидел за столом и что-то писал, время от времени отхлебывая пиво из высокой кружки, писал и одновременно говорил, подавал реплики, должно быть остроумные, поскольку окружение сразу варывалось кохотом, а он продолжал писать, запоздало улыбаясь, как бы спохватываясь: да-да, вы правы, это действительно смешно. Отхлебывал глоток-пругой из кружки с несвежим осевшим пивом и снова к своим бумагам. Если герой Грибоедова говорит, как пишет, то о Мартове можно было сказать: пишет, как говорит, как дышит. Отрешенный и в то же время вовлеченный в стихию кафе, правычный, обыдепный, будто здешний служащий. Другие придут, поострят, погалдят и уйдут, а он остапется со своим пиджаком обвислым, набитым, как бювар, брошюрами, справками, выписками, и будет писать дальше. Владимиру он покавался чрезвычайно симпатичным, доступным, с ним наверпяка можно было сразу заговорить, и он не откажется выслушать и помочь, но подойти к нему мешал павлипий хвост приверженцев, они роились и прилипали и пему, как мухи к пролитому варенью. Их реакция па его остроты выглядела преувеличенной, бодряческой, слегка нервозной. Они как будто заряжали друг друга агрессивпостью, лихостью перед схваткой с каким-то певедомым. невидимым врагом, отсутствующим, во существующим.

Во всяком случае, облик Мартова его обнадежил это не позер, не авантюрист, а безусловно порядочный, честный, слегка замордованный российский интеллигент, и Владимир для себя отмел все слухи про него и сплетпи.

«Мартов и Ленин друзьями были,— вспомнил оп.—

Вместе начивали «Искру». Если учесть, что часто дружат патуры противоположные, то Лепин, видимо, совсем не такой. Но молва может преувелачить их тогдашнью бливость, чтобы подтеркнуть веленость их теперешнего разлапа. Что ж. посмотримь.

Лепин остается загадкой. Говорили, будго он тоже бывает здесь, в «Дапдольте», по сейчас — совсем редка-Будто бы запят, пишет кипту о съезде, готовит, падо полагать, мипу, в потому мартовцы подогревают свою босвитость, оттачивают мечи.

Плеханова Владимир встретил на улице Кандоль, пеполалску от его пома, он уже зпал: каждый вечер Георгий Валентинович возвращается из библиотеки в одно и то же время. Первое впечатление — без пеожиданностей. Именно таким он и представлял себе Бельтова, выдающегося марксиста, революционера, писателя. Если в облике Мартова было нечто кроткое, то в облике Плеханова - печто печкротимое. Не слишком высок, но пержится как высокий - осанисто и с достоинством, лицо умиротворенное, вдохновенное, как у хорошо поработавшего человека, и вообще в облике его - полпая гармопвя между тем, что он утверждает в своих трудах, и тем, как он сам выглядит. При виде его как-то сразу отлетают выдумки, будто живет барицом, запимает целый этаж, будто дочери его забыли русский язык, говорят только по-французски в присутствии дюдей из России, что, конечно, может обидеть. Даже если все так и есть, Плехапову-Бельтову Владимир прошает все за его умную прекрасную кингу, которая просветила мпогих, очень многих в России. Не может такой горлый человек окунаться в какие-то прязги, он выше.

«Было бы болото, черти будут», — вспомнилась вдруг фраза из его кпиги. Почему-то именио она вспомнилась, для противовеса, что ли. Конечно же, он не так прост, как Мартов, разлица за версту видпа, тем пе менее облик его вызывает безоговорочное уважение, и Владимир пойдет к нему не даскутпровать, не разбираться в склоке, а с простой просьбой: дайте мне какое-шебудь дело, поручите, доверьте, пусть самое незначительное, но чтобы оно служива революция.

Но надо прежде добраться до Ленина. Отвести его, ис-

ключить.

Странно, что такой немалый и закаленный отряд яслеков не может бев него обойтись. Почему-то не может его игпорировать. Допустим, он что-то там сейчас пишет. Ну и пусть себе! Напишет, ему ответит, не впервой. Не было в свое время большего властителя дум, чем Михайловский. В «Отечественных записках» служил вместе с Некрасовым и как писал! Им зачитыванись. Публицист выдающийся, что и говорить. Один из первых легальных маркскогов. Однако же Н. Бельтов камин на камие не оставил от его построений, и закатилась звезда Михайловского.

Ленян по сравнению с Мяхайловским инчем себя пе проявил. Или почти вичем. Разве что помешал единству социал-демократов, расколол съезд. Проявил характер, видать, недюживный. Допустим, Дан прав, сильная личность. Но силь, как язаество, еще не правда.

Справедлию ли выводить из Центрального Органа Павла Борковича Аксельрода, первого русского социалдемократа, члена группы «Совобождение труда», умиейшего человеса, к тому же больного, оо лечится у Форели, измотан десятилетиями эмиграции, ему уже далеко за питьлесять.

Справедливо ли выводить из «Искры» знаменитую Веру Засулич, геронию, стрелявшую в Трепова. Вера ивановав великая труженица, перевела па русский главные труды Маркса и Энгельса, работает не покладая рук. Она страстно любит Россию, тоскует по ней, дрожит над каждой весточкой оттуда, трепетно перебирает цисьма в редакцию, чтобы лишний раз ощутить биение пульса русской жизни, и лишать ее такой возможности безиравственно. К тому же ей тоже за питьдесят, нервиват, куртт, у нее больное горно, Мартов всячески за ней ухаживает, говорят, не расстается с ней.

Неуважительно отнестись к таким людям — значит попытаться перечеркнуть все самое передовое в истории

освободительного движения в России.

Но почему Лепин-то сам этого не видит, не понимает, не чувствует? Ведь у него брат революционер, известный всей России казненный Алексаниру Ульянов, казалось бы, семейная традиция должна верно его сориентировать. Да и сам он уже побывал и в тюрьме, и в ссылке, человек, надо полагать, в революции не случайный. Однако же перечит, противоречит всему и всем настолько упрямо и нестоворчиво, что теперь сам факт существования этого человека вышибает из колеи политическую жизнь всей русской социал-демократии.

В кафе «Ландольт» Владимир вскоре увидел того самого агента, шквиепра, который приезжал в Берлип и выввал там скандал в благородном собрании. Тот узнал Владимира,— а ведь виделись мельком да еще в такой обстановке, посреди ералаша,— приветииво улыбиулся, чуть-

чуть растянув губы, подал руку.

 — Мне бы хотелось повидаться с Лепиным, — сказал Владимир, решив без лишних слов сразу брать быка за рога.

Агент, однако, не спешил отозваться на просьбу, делинатно, осторожно, но все-таки как-то так взаксиующе стал расспрашнаять: а как вы здесь устролинсь, давно ли прибыли, откуда? Одним словом, старался пропуцать, кто ты и что ты, будто к нему то и дело обращались с подоблой просьбой, отобоя нет, и он выкужден фильтровать бесчисленных визитеров. Петкую его улыбку можно было поцимать, двожко; либо оп довожень вниманием к своему патропу, либо он не восприятимает всерьез наморения этого молодого человека. Либо сам Владмивр стал уже тут страдать минтельностью. Во всяком случае, агент не специя въербовать сторонияков, а ведь их у него не густо, беков здесь, если верить Дапу, десятка два-три, не видло их и не съмишью.

— Давайте встретимся завтра,— наконец решил он, перестав ульбаться.— Здесь же, в три часа. Пумаю, Ильну будет интересно поговорит с земляком. Возможно, завтра же в пойдком к пему. Моня зовут Мартып.— Он помедлил в надежде, что Владимир назовет себя, пе дождался, однако отступать не стал: — А вас?

— Владимир, — тоже помедлил, — Михайлович. — Фамилию не назвал. «Участник, сослап». А про демопстрацию в Нижнем вся Россия знает и вся эмиграция.

Отлично, Володя, условились: завтра в три.

Наверное, от него и пошло — Володя, так стали его звать в Женеве...

Накопец-то он был удовлетворен. Вполне! Завтра — последняя встреча. <u>И</u> разговор прямой, беспощадный.

Пока в пользу Ленина говорило только одно обстоятельство, одно-единственное, но оно сугубо личное, настолько личное, что не каждому о нем и скажешь.

Владамир побывал в «Искре», как и хотел, как мечтал об этом на шути в Женеву. Трудно сказать, повезло му или, наоборот, не повезло, станет ясло позднее, по ни Мартова, ни Плеканова он в редакции не застал. Естретал его гордый брюнет с чеканими профылем, коть на молеты его, совсем молодой, самоуверенный, если не сказать наглый, и сразу заявал скромному пришельщу из России, что между старой и новой «Искрой» лежит пропасть. Можно было догадаться, что и между ними тоже, Получилось, Владимир со своими переждами остался по ту сторону. Может теперь взирать на мир, ковыряя в носу.



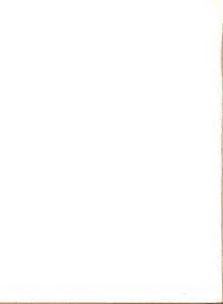

— И моста через пропасть нет,— улыбнулса Влади-мир.— Сожжены мосты

Брюнет фыркнул. Спеть бы ему матанечку: «Ягодиночка па льдиночке, а я на берегу, перекинь, милый, тесиночку, к тебе перебегу». Брунат.

Если лежит процасть, то, надо полагать, существует старая «Искра» как некая гора, твердыня, на равнипе пропастей не бывает. Значит, остаются и старые искряки, и отделены они пропастью от этого артиста по имени Лев

Троцкий, по прозвищу Балалайкин.

Его заявление, высокомерие сразу настроили Владимира предвзято, если не сказать враждебно. Как-пикак. в старой «Искре» Лубоцкий назван революционером, а этот не читал или мимо ушей пропустил и теперь полагает. что постаточно одной только броской фразы насчет пропасти, как ты должен сразу за эту максиму ухватиться и ринуться сломя голову, как всякий, кто сердцем молод, в новую «Искру», живую и дерзновенную. Н-нет, милсларь, специть не булем.

И опять тупик. «Искра» потому и стала другой, что Лении оскорбил прежних своих соратников, позволил себе резкие выпады против ветеранов, даже с Плехано-

вым не мог ужиться.

Теперь Плехапов и Мартов пригрели в редакции Троцкого, хотя Георгий Валентинович возмущался его статьями: портят физиономию «Искры». Зато теперь есть кому деланть и отвечать на выпалы Робеспьера-Лепина. уж этот-то за словом в карман не полезет и деликатничать не станет. Тоже агент. Шестерка по масти с тузом. Даже с двумя сразу. Он неприятен Владимиру, но это пе должно бросать тень на Плеханова, который, между прочим, сказал: вина за раскол в партии лежит пеликом па Ленине.

Разговор предстоит серьезный. Владимир - свежий

человек в Женеве, не предубежденный, не вовлеченный никуда в никем, он, можно сказать, соцаат-демократ в чистом виде, вне фракций, вне группировок. И потому у него есть моральное право явиться к Ленину с упрекон что вы делаете? Кому на пользу? И в его упреке прозвучит голос многих социал-демократов вз далекой России, которые выпуждены с огорчением наблюдать за свалкой здесь. Действительно, было бы болого.

— Завтра иду к Ленину,— объявил он Дану торжественно.

— А чему радуешься?

 Появилось дело: убедить человека в неправильности его позиции.

А без тебя его не убеждали?

 Все здешние погрязли в склоке, у всех эмигрантские между собой счеты, он никому не поверит, а я человек со стороны. Мне легче убедить его.

Дан рассмеялся:

«Убедить Ленина». Его топором не убединь. «Человек со стороны». Настолько со стороны, что ин к тыну тебя, ин к пряслу. Я уверен, с эсдеками тебе вообще по потит. Ты молод, не любишь пустых слов, жаждень дела, по вценился ты в этих теоретиков, как нес в опучу, в то время как эдесь колоссавлыев возможности выбора.

Вот я и выбираю.

— Не там, викопла, не там. Есть такая притча: вырос же в овечьем стаде и не энал своих сил до того момента, пока ему не открыли глаза на его природу другие львы. Вот чего тебе не хватает — львов. Как видишь, я тебя высоко ставлю. А львов адесь предостаточно.

Одного видел, Троцкого.

 Я тебе дело говорю!— вспылил Дап.— Здесь Кропоткин и Савинков, Черпов и Брешко-Брешковская, Махайский, на худой конец, а не только Плеханов да Ленип.

Ян Махайский? — удивился Владимир.

- Он самый. Издал здесь труд «Умственный рабочий».
   Суть: надо вешать интеллигенцию, пока не поздво, как главного врага рабочего. Тоже эсдек, твой соратник. А что тебя так удивило?
- Я не думал, что на самом деле есть такой. То есть слышал, но... Хотя он и содействовал моему побегу. Пришел черед удивиться Дану;

— Вы что, вместе были?

Нет, но... так получилось.

И Владимир рассказал ему о своем побеге, коротко, выбрав главное. Рассказал комканно, испытывая нелов-кость от того, что пришлось то и дело повторять: я думал, я полагал, я не мог иначе, я, я, я — без конпа.

Дан, слушая, смотрел на Владимира с усмешкой старшего, многоопытного, сначала слегка иронически, потом потеплел, в конце Дан уже улыбался, как милому детскому пустяку.

— Если ты намерен этим гордиться,— заключил, Дап,— то позора пе оберещься. Деньги — материнское молоко политики, заруби себе на носу. А ты, выходит, от пих отказался прищипивально. Я полимаю, движевие чистой души, совесть и прочев. Все это мыло, но старо и сопливо, мой мальчик. Это всего лишь жест, штра, которая чуть не стоила тебе каторги. Не советую тебе рассказывать таких историй.

«Таких историй», будто Владимир все это выдумал.

Почему-то чистая правда стала покожей на выдумку. Зря он все рассказал. Даже на пробу эря. Не попадет его история ни в какие анкеты, ни в биографию, не место ей там. Он и Дана попросит: забудь, Дан, мне все это пинецилось. Или тебе, как хочешь.

Досадно — зачем делился? К сонному попу на исповедь не ходят. И дело даже не в сонном, пусть он бодрствует, но все равно поп, ему нужно соответствие катехизису. А что вне его, то от лукавого.

67

Дан словно угадал его мысли:

— Тебе, должию быть, известен «Изатехизие, реролюционера», составленный Бакунным и Нечаевым. — И котя Владимир кивнул, да, известен, Дан продолжал: — Ревоношновер должен презирать общественное мнение. Опенавидит вынешнюю мораль во всех ее проявлениях. Революционер должен увеличивать и множить пороки обпусства, чтобы вызвать оэлобление против всех старых мерзостей. Революционер может пойти на любую подлость — с точки эрения обывателя, конечно, — и ола будет оправдана интересами революция. Следовательно, ты постугиях осеем не как неволюционе.

COMMITTER A COMMITTER STREET, AND ADDRESS OF THE ABOVE

— Сов-сем,— косо усмехнулся Владимир, и голос его от обиды дрогнул.— А если бы ты... если с тобой!.— Не стал продолжать, не мог, сжал кулаки. Шел голодный, оборванный, боялся зверя, но ведь пересилил страх! Гро-

сил вызов сульбе. Во имя чести революционера.

А рассказать некому.

«Должен увеличивать и множить пороки». Вон что мешает ему, видите ли, быть революционером — нехватка подлости.

— Катехи-наис,— презрительно выговории Владымир.— Маркс по поводу таких твоих революционеров сказал четко: чтобы установить анархию в области правственности, они доводит до крайности буржуваную безправственность.

 Носитесь вы с этим Марксом, как с писаной торбой. Нет ничего бездарнее спепого подчинения экономии.
 Владимию лишь усмехнулся победно. Он уже взяд себя

Владимир лишь усмехнулся побосню. Он уже ввяд себя в руки. Не опустился до базарной перепалки: а это у тебя за плечами, Дан? Скакануя в Европу, пичего пе пройдя, из-за подмоченного феберверка. «Тера-акт». Нет, он выше личного оскорбления, он мужчина.

 Ты любишь цитату, Дан, пожалуйста. В голосе металл, звонкость: — «Чувствительные, но слабоголовые люди потому возмущаются Марксом, что припимают его первое слово за последнее». Плеханов.

...Он зря рассказал, но поступок его пе зряшный. Не игра, не жест, а поступок. Своя поступь. Шаг в росте.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В теплый погожий день на исходе августа Лубоцкий косил траву в пойме речки Усолки. Помогал ему хозак ский смнок Дениска, если можно назвать помощью суету мальчовки, которому едва исполнялось пять лет. Кудрымій, чистепький, в повых портках, в косовороточке с петухами, белокурый мальчик из сказки бегал по зеленому лугу, время от времени подбегал к косарю, осторожно проски:

 Дядя Володя, да-ай покосить.— И услышав отказ, не обижался, лишь бы не прогнали совсем, бежал по лугу дальше, сгоняя бабочек, пугая перепелов и сам пугаясь,

когда из-под ног с шумом вспархивала птица.

Мальчонка с первых дней привизался к Лубоцкому, ходил за ини как привизанный, готов был ночевать в его халупе. Вдвоем с длдей Володей они играли в бабки в в чинжика», и даже в городик. Мать его говорила: он у нас мудрений, потому что болел часто, мучался, обо исм судачит, как старичок, все знает, вот его на улицу и не тивет.

А Лубовкий после передряг — тюрьма в Нижнем, суд, Бутырки в Москве, долгий этап — с удовольствием и сам предавался детству, заливаа свищом биту на зависть деревенским папанам, срезанный им «чижни» вамывал вверх искрой, едва прикоспешься к острому кончику.

Бабки, городки, «чижик», но главной игрой было для них рисование и всякие самоделки. Деписка обожал каравдащи, краски и обожжениме до угля палочки. Еще вимой дядя Володя нармесовал Теравя и позволил Деникое взять уголек и бумагу. И Денис тоже парисовал иса, голову, туловище, квост и дожину ног. «Зачем так меого?» — удивныея дядя Володя. «У тебя лежит, а у меня бежит,— подсиил Денис.— Лапами тон-тон-тон!» Дядя Володя рассмеждея, погладил Дениксу по голове. «Молодец, Только карандаш, уголь, кисть надо держать вот так, кончиками пальнев. как инеток».

С тех пор, если дядя Володя уходит на весь депь (напимался то к одному мужику, то к другому), Дениска рисовал и рисовал на чем попало, хоть на земле, там, гле пыли побольше.

Ссетра Дениса Марфута, похожня на мать остроглавая девка шестнаддати лет, нногда принимала участие в их пгре, по чаще смотрема на их забавы, скрестив руки у пояса, и поеменвалась, будто они оба маленькие. Деписка быстро обижался, толкал ее в живот обеним руками, пряговарявая: «Или, или, по дравнисы!» Оп ревповал, чувствуя, что его старший друг меняется при Марфуте, пачинает ее смешать словами, а она и рада, рот до ушей, валивается, шею скою показивает, как гусыми.

Дениска взволся, пока дядя Володя в день тровцы рисовал Марфуту на большой бумаге. Расфуфърченная, краспом сарафане, она сидела на чурбаке возле плетии, притинув к своему плечу подсолнух с серой лепехой семечек в короне из желтых листеве. И вес старалась притоитать лоцуях, чтобы сапожки ее были видны.

Отец поквалил портрет, сцелал рамку из кедровой рейки, взял бумагу под стекло и повески портрет над кроватью, где спали Марфута с Деннекой. Отец любил дочь, заботился о приданом — невеста ведь, берет да, Марфуты расписную скрымочку, а в ней — бусы, серьки, кольца и золотой староверский крест с ладопь диняюй, восымиконечный. О скрымочке он вепоминал часто. хотя и пе нарочно, слова о ней будто сами срывались с языка, принося хозяину удовлетворение.

Бородатый, статный сорокалетний мужик, оп был стражником, замераял в тайге, и правую погу ему отрезал уездный лекарь в Канске, сказав в утешение: «Во вред она тебе. Шаньгии. весь от нее сгимл бы».

Сам он беду свою объяснял коротко: «Ловили каторжника, бежал из этапной избы. Головник, убивец. А на-

парник мой совсем околел, Синегуб, не спасли...»

Наживал оп себя Липкой на деревящие, но другие зваил Лукичом, кличка не приживалась. Мужик самолюбивый, упрямый, оп хорошо приспособился к деревящной ноге, ходал на белку, на соболя, метал стога, рубал лес и в седле держался не хуже других двуногих, будто стромись доказать, что хватит смертному и одной ноги, а вторая в обузу.

Пюбил выпить и пьяным заводил арестантские песим, и ты, успувний часовой. А я, мальчишка-каторжании, и ты, успувний часовой. А я, мальчишка-каторжании, уйду урманами домой». Пел протяжно, тоскливо, будто жалел, что пе с суждено ему стать мальчишкой-каторжанном... И все это — бывшяя служба и утраченная по служебному рвению нога — даваже и утраченная по служебному рвению нога — даваже убъб — и все простит, и бог простит, и дарь. За покалеченное тело, за инвалидность, за пропациую его кизпь.

Когда Лубоцкого привезли в этапной телеге к дому старосты и туда сбеклась вси деревии, Лукич первым предъявил свое право, причем в форме неожиданной взят его к себе на постой добровольно. И все согласились, так опо и должно быть, кто, как е оп, сумоет укорот дать? Во всяком случае, есля бы ссыльного паправили из чей-то другой двор, Лукич посчитал бы себя обойденным, значит, заслуги его перед царем-батюшкой пи во что пе

ставят

А может, оп просто-папросто грехи замаливал, и все внали, а если и не знали, так, наверное, этого ему желали.

Лубоцкого оп звал не иначе как Бедовым - с первого дня, когда молча привел его па свой двор. Елва они открыли калитку, как Терзай, волчьего облика кобелина с вершковой шерстью на загривке, звякнул цепью, как выстрелил, на мгновение застыл, набирая свиреность, и пулей ринулся на пришельца, гремя звеньями и рыча, как сто чертей; и тут же короткая цепь будто дернула его за ошейник. Терзай подавился рыком, перевернулся через спипу, взметая пыль, как лошаль, мгновенно вскочил и. уже ошущая и ошейник и цепь, заметался вокруг кола по кругу, залевая плетець так, что по плетию пошла волна по самых ворот, и горшки на кольях загремели. словно колокола. Лукич, однако, не бросился усмирять пса, не поднял голоса, даже залюбовался кобелиной яростью и мощью, которая будто дополняла и его хозяйскую мощь и намерение: смотри, дескать, своевольничать тут тебе не дадут. А поселенец побледнел пуще прежнего, губы в ниточку, одни глаза черные на лице, опустил котомку к ноге и - пошел на пса, встал столбом ему поперек дороги. Терзай с маху припал к земле в шаге перед ним, шерсть пыбом, желтые клыки ошерены. Лукич все стоял как завороженный, уже не только своим кобелем любуясь, но и придурью этого малого.

 Бедо-овый!— покрутил головой Лукич и рывком за плечо дернул Лубоцкого к себе, а иначе и нельзя было, если бы хозяин шагнул к псу, тот бы принял это за последнюю комаплу и порвал бы бедолагу в клочья.

Провел его в старую землянку с кустом бузины на крыше — когда-то Лукич сам в ней жил, во времянке, пока не отстроил лом.— и сказал:

— Живи тут.

Помолчал, потоптался,

 Какой тебе срок-то? — спросил, стоя у косяков, уже на выходе, боком к избе. — Года два-три?

Пожизпенно.

«Такому меньше и не дадут,— подумал Лукич.— А голос ломкий, дитё еще».

...Они косели с Депиской, дышали запахом свежего сена, слушали жаворопика в небе. Деписка резвился, гопля бабочек, звонко голосял: «Гуси-лебеди летеля, в чисто поле залетели, на полянку сели», а потом вдруг подбежел к ляде Володе и потянун его за рубах.

Глянь-ка! — сказал с опаской и показал пальцем

на дорогу.

По дороге в сторону села уходила телега, виднелась желтая дута с засеными цветочками и сотигуая спин возницы в рыжем армяке, а от дороги, направлялсь к ним, шел человек в шапке и с сулдучком па боку, явно чужой велеший.

Лубоцкий погладил мальчонку по кудрям:

Не бойся, Дениска, это просто дяденька проезжий.
 Кваску попросит и дальше пойдет.— И продолжал косить.

Но Дениска не отходил, переступал рядышком вместе с ими по стерне и неотрывно смотрел туда, на пришельца. А тот шел легким коротким шагом, привычные к ходьбе шагают шире, размашистей, этот же частил, видно, ногв затекля от долгого сидения в телеге.

Бог помочь, труженики!— Человек снял с плеча

ремень, поставил сундучок на траву.

— Спасибо. — Лубоцкий отставил косу, приветливо глянул на подошедшего. Ист дваддати трех — дваддати пяти, чернобородый, крепкий, с крушшыми рабочими руками, из-под шапки тормат черные пряди. В теплой косоворотке из сукна, в темной потергой куртке, похожей па железнодорожную. На погах сибирская обувь — бродпи, прихраченные кожавым шпурком у щиколотки и под коленом. Вытовор городской, «тружениям» эдесь не скажут.

Возможно, ссыльный из соседнего села, С правом передвижения по уезду.

- Позволите, - пе спросил, а скорее разрешил себе чернобородый, снял шапку, положил ее на сундучок и сел сверху. - А ты, я вижу, нездешний, отрок. - И в тоне не столько вопроса, сколько утверждения.— Откудова? — Нездешний,— отозвался Лубоцкий.— Как и вы.

Мимоездом или к нам, в Рождественское?

 На «о» ударяещь. Из Самары или из Нижнего, я угадал? Угадали, — согласился Лубоцкий, однако уточнять

Отца сослади, небось, а ты за ним, так?

Лубоцкий усмехнулся, покачал головой — нет, не так. Последовало изумление:

Самого, что ли? Сколько ж тебе годков?

 Хватило, как видите. — Лубоцкий насупился, быть этаким мальчиком для сочувствий ему совсем не котелось.

Бродяга достал кисет из мятой кожи, протянул Лубоцкому. Тот жестом отказался и взялся за косу, - мол, вы можете покурить, а у меня дело.

Да ты садись, я помогу, разомну затекшие члены.

- Лубонкий не стал упрямиться, присел в двух шагах от нежданного, пока на словах, помощника. Дениска сразу же пристроился у него между колен. На пришельца он смотрел с прежней настороженностью, как смотрят на чужих деревенские дети, и не без причины — их с пеленок пугают родители чужаками, бродягами, беглыми. Пока тот готовил самокрутку, слюнявил бумагу, проводил языком из конца в конец, готовил себе усладу, стояло молчание. Дениска следил за ним, раскрыв рот, и, чтобы не быть похожим. Лубопкий поинтересовался:
  - А вас каким ветром к нам?
  - Попутным. Закурил наконец, затянулся, выдох«

нул клубок дыма, лицо расслабилось.— Иду я из Тасеевской волости. Зовут — Тайга, конспиративное. Сам на Ростова, имел два года ссылки за забастовку в одна тысяча девитисотом году. А ты?

— Я из Нижнего. Имею побольше.

 — Я понимаю, можно имя свое не говорить, фамилию и все такое прочее, но зачем срок скрывать, какой тут секрет. скажи на милость?

Курево на него нодействовало, он стал благодушнее.

— Никакого секрета, пожизненно.— Лубоцкому де
котелось повторять это слово без особой нужды, как-то

так получалось, булто он хвастает своим сроком.

 — Ого, брат! — восхитился Тайга, — Оженили тебя, однако, а но виду не скажены, — Тон ого сменные с нокровительственного на уважительный. — Что ж, есть об чем поговорить, надо поговорить, на а-до. — Он воодушевылея, пайдя нежданно-негаданно собрата среди чужих зваенных.

Да и Лубоцкому интересно будет узнать, как у них было там, в Ростове, чем люди жили, да и как было в Тасеевской глухой волости, как там наши живут, о чем говорят, на что надеются.

Значит, всю жизнь здесь, на пятнадцать целковых в месяп?

Нет, без пособия.

- Не понимаю. Административным нолагается.
- У меня ссылка по суду.
- Я, видать, отстал, опять новость по суду. Небось террор?
- Нет, демонстрация первомайская. Ну и... еще коечто. — Лубоцкий улыбнулся.
- Уж поговорить, так основательно, а так, мимоходом, не стоит, конечно,— понял его Тайга.

И все-таки накая-то ненадежность была в его облике, в манерах, не мог Лубоцкий сразу ему довериться. Этому, возможно, способствовала настороженность Дениски, детская острая неприязиь, видно, передалась и Лубоц-

KOMV.

Даже в тюремной камере, под одной крышей, на одной баланде волжее могут быть люды. И поступки у пиральне, и цени. Незачем раскрываться встречному-поперечному. Хотя здесь-то чего опасаться? Шпиков? Сколько же их надо плодить тогда, если даже там, в центральных губеринях, где не утихает брожение, их нехватка, вербуют из всикого отребья. Шпикомания там сетсетвения, а эдесь-то зачем? Для того и отправляют в Енисейскую губерино, чтобы с глаз долой и перевести око государево на другую жертву.

Видимо, просто парень не вызывает у пего особой спипатии, бывает. Какой-то он нарочито простоватый,

бесцеремонный, проломный, можно сказать.

А может быть, годика этак через два-три и Лубоцкий изменится? Станет таким вот развязным, самоуверенным, с прокуренными зубами. И с коротенькой походочкой...

И все-таки появление Тайги взволновало его. Даже тоска взяла, отвык он здесь за зиму от слов — тех, заветных. Вот сказал Тайга «стачка», и сразу застучало сеппие.

— Вечерком перед сном и поговорим, — предложил Тайга — Как с ночлегом?

- Я попрошу хозявна, думаю, не откажет.

— Ночи пока еще теплые, и у меня, как у зайца, дом под кустом. Пет, свернулся, встал, встракиулся,—скваза Тайга вроде бы скромненько, по проскользнуло бахвальство, пикак ов не похож на кроткого зайчищих. Впрочем, оп па этом и не вастанвал. — Хотя и в не такой шут гороховый. Пока ви разу под кустом не спал, бог миловал. Бог-то бог, да сам не будь плох. Спаснобо за приталаение, отдохвуть не повредит. Да в поговорить по некоторым вопросикам нам обоям полезно. —Оп выразительно по-

смотрел на Деписку: - Тебя как зовут, мужик? Иваном небось? Или ты не мужик, а барин?

 Я не мужик, не барин, я мальчик! — горячо возразил Денис.

- Вижу, вижу. Сначала мальчик, а потом мироел.

 Нет, он хороший, — вступился Лубоцкий и погладил Дениса по напряженной спине.

Тайга докурил цигарку, тщательно загасил ее, вкручивая окурок между травинками, поднялся, отряхнул далони, как после еды.

- Ну что ж. товарищ, за дело!- Снял куртку, не спеша, сложил ее вдоль, карманами внутрь, положил на свой сундучок с замком, поплевал на руки, взял косу, встряхнул ее пару раз, будто приручая, давая понять, что в другие руки попала и, значит, держись, коса, будет жарко.

 Косу надо вести равнобежно, — сказал Тайга, приподнимая лезвие параллельно вемле, -- Носок вровень с пяткой, чтобы она не клевала. Устаешь, конечно, быстрей, нужна выпосливость, зато попусту меньше тупы — сюлы.

И зашагал размащисто, только коса влажно посвистывала, вонзаясь в гущу травостоя, посверкивала при замахе, и валки ложились пакетами, как на подбор.

Глядя на его ловкость, сноровку, стать, Лубоцкий подумал, что он и лес рубит с не меньшим умением, и пни корчует ай да ну, и в любой работе мастак. Плечи Тайги взмокли, волосы прилипли ко лбу, но он махал и махал азартно и жадно. Парень сразу вырос в глазах Лубоцкого, понравилась его умелость.

К заходу солица, берясь за косу по очереди, они успели пройти гораздо больше памеченного Владимиром на сеголия.

Устали, вынили весь квас и пошли в село.

Лукич встретил пришельца хмуро.

- Мы с ним одного поля ягода, сказал Лубоцкий предупредительно.
- Поля-то, может, и одного, да ягодки разпые,— не согласился Лукич и спросил строго: — На сколько дней?
- Да на денек-другой, а понравится, навек останусь, женюсь на красивой девке, детей напложу, я охоч до энтого дела,— забалагурил Тайга и подмигнул Марфуте,
- Смотри мне, угрюмо предупредил Лукич и перевел вътяли на Лубоцкого — дескать, мое слове и тебя касается. Может быть, он за дочь беспоковлея? Что ж, не зря, Марфууа так и постреливала па Тайту синими своими глазами

Онв наспех поужинали в землянке Лубоцкого, после чего Тайга сбросил свои бродии, развесил портянки, закурил и начал круго, будто они только встретились на лесной твопе:

- Ты кто? сурово так, устрашающе, упер руки в колени, локти фертом, такому невпопад ответишь вы-
  - Лубоцкий рассмеялся:
  - В рай меня или в ал?

 Нет, ты мие всерьез давай. Кого ты держишься, Бакунина, Лаврова, Маркса, пародник ты или ты без роду-племени, просто так воду мутишь, по молодости, по глупости.

Слово «молодость» стало уже для Лубоцкого той красной тряпкой, которой дразнят быка. Каждый старается посалить.

 Наша организация пазывалась социал-демократической. А ваша?

Тайга и ухом не повел на вопрос.

 Объясни мпе, что такое социал-демократ, с чем его едят. Против кого вы боретесь, за что боретесь, какую цель имеете? Если бы он не знал и хотел узнать — другое дело, но он знал, конечно, и хитрил непонятно зачем.

он знал, конечно, и жигры непонятно зачем.

— Мы за свержение самодержавия,— терпеливо начал Лубоцкий,— за уничтожение всякой эксплуатации, за установление нового строя, где будет общественная собственность и широкая демократия. Постаточно;

— Значит, в главарях у вас Маркс, так?

 Если сказать точнее, марксизм. И не в главарях, а в основе.

— Во, правильно! А Маркс кто такой? Рабочий? Нет, верио? Буржуй? Тоже нет. А ссли не рабочий и пе буржуй, то кто? Интеллигент, правильно? Да ты шевели можгой, у нас ведь сходка, сидищь, глазами блымаешь.

— Допустви, интеллигент.— Лубоцкий мог бы сказать, что интеллигенция поинтие российское, на западе его нет, по Тайге это не нужно, у него какие-то свои соображения, и пусть он ими громыхиет поскорей.— Даль-

ше что?

— А дальше то. Пока я был в Ростове, авбастовки устранвал, горло двал, «долой самодрежавне, церя долой» и прот-чее, я был слепым кутенком. Да, да! — Бячевал оп себя с восторгом.— И только здесь умиме дюди мне глаза раскрыли и я увидел правду-нагупину. И тебе ее вдолойно с большой охоткой, потому что вижу в тебе себя тогданнего, слепого кутенка.

Тайга живо затянулся, выпустил дым, поерзал на

топчане, уселся, скрестив ноги.

— Все великое просто, заруби себе па носу. Все явлиям имеют два зпака, им больше ни меньше, только два, остальное от блудинвого ума. Есть депь и есть ночь, есть свет и есть тьма, есть орел и решка, мужчина и женщина, лума и солще. И есть два люда на земле — производители и потребители, труженики и параваты, рабочие и капиталисты, куда вкодит и ее величество интеллиенция. Она в тысячу раз опаснее любой буркуазви,

нотому что грабит не открыто, а замаскированно, с помощью своих знаний.

Знания интеллигенции — это и есть средства производства, хитромудро скрытые от невежественных ручных рабочих.

Знапня — капитал, и потому каждый пителлигент есть эксплуататор, паразит, гругень, объедающий грудовых иси. И капитал этот паследуется с еще большей опредоменностью, чем любой другой. Дети пителлигентов уже инкогда не станут ручными рабочими. Если помещик, фабрикант, купец может разориться, погореть, проиграться в карты, то знапие пикогда не произдет, опо не под-вастно и отщо, и межу, им ценам на мировом рынке. Знапия делаются паследственной монополней приввлеги-вованного меньпиниства.

Таким образом, социализм, который придумала интеллигенция, опираясь на свой капитал-знание, есть чудовищный обман ручных рабочих, кормильцев мира...

У Тайги паже голос сел под тяжестью и величием от-

кровения.

— М-да-а, — протянул Лубоцкий. Поразительно, с какой наглой логикой все у него поставлено с пог на голову. И так связно, черт возыми, даже интересно. — Социалязм разрушает капитализм, освобождает рабочих, так жил не так?

— Так, золотая у тебя голова, та-а-к. Разрушать-то празрушает, да только для чего? То-о-лько для того, что-бы утвердить господство интеллигенции. А ручной рабочий как ишачия, так и будет ишачить, по вместо царя-батюшки и купчины голостоиузого помикать им будут интеллигенты, мононолисты анания, всегда способыме выкизуть рабочему мозги набекрень. Если раньше он видоа свое рабство и боролся с ним, то потом он перестанет видеть и бороться, ябо рабство, скажет ему интеллигент, уже пе рабство, а, паоборот, господство. Вникаещей.

- Ясно, пусть лучше царь, церковь, цугундер, там вителлигентов нет.
- Ца-а-арь, передразнил Тайга. А что царь, престол не вина его, а беда, он ему по наследству достался, как таксе кривые ноги. Логика есть?
- Есть логика, есть, согласился Лубоцкий. «Мужик, что бык, втемящится...» — Есть логика, только скажи, как твоя теория...
  - Не моя! перебил Тайга. Наша!
  - ....отвечает на такой вопрос. Для чего передовая интеллигенция стремится вместе с рабочими к свержению капитализма? Раз уж ей так хорошо живется, зачем ей социализм?

Тайга прямо-таки заликовал:

 Молодец, ай молодец, Владимир пижегородский. Ну прямо за ребро меня взял. — Он поерзал от предвкушения близкой своей победы, от сокрушительного своего ответа на заковыристый, казалось бы, вопрос Лубоцкого. Действительно, зачем ей, интеллигенции, рваться куда-то в дебри социализма от сладкой жизни? Зачем трутцям что-то там ломать и переделывать для трудовых пчел? -А потому, мой Соломон премудрый, что капитализм мешает интеллигенции хуже всякого пролетария. С рабочего буржуй дерет ворохами, а интеллигенту платит крохами. Вот он и рвется избавиться от конкурента, похоронить его руками пролетариата, могильшика капитализма. И когда эту могилку выроют рабочие руки, интеллигенция тут как тут, уже у власти сама собой, потому что пролетарий по причине своей темноты не может управлять ни произволством, ни обществом, ни госуларством, Винкаешь?

 Можно было бы поспорить с тобой, — сказал Лубоцкий в затруднении, — если бы ты перестал складывать аршин с пудами.

— Ты туману не наводи. «Аршин с пудами». Ты мие

доводы давай, спорь со мной, а то мне скучно лежачего побивать.

«Доводы». Любой посыл для него, что полено в не сам же он ее выдумал, это не его, Тайги, самодельная теория, она накручена кем-то грамотным, выражена в попятиях. учанывается знакомство с маюкизмом.

 Ладно, Тайга, память у тебя крепкая, ничего не скажешь. Не сам ты, конечно, выдумал, а наверпяка интеллигенция помогла, узурпаторская, кровожадная, жаро-

загребательская.

— Тот, кто раскрывает глава ручному рабочему, уже не интеллигент. Эта теория и это всенародное двяжение созданы явлестным Яном Махайским. Когда мы с тобой пешком под стол бегали, он уже был марксистом, но сумел пережевать его и пошел дальше. Он сядол в Варшаве, целых пять лет баланду голял в «Крестах» в Петербуре, страдал в Иркутском централе. А гре твой Маркс сыдел? Нигде. То-то. — Тайга поинзил голос. — Недавно Ян Махайский бежал из Александровского централа, теперь жди шороху. Первого мая в Иркутское вышла его листовка. Отануки по всей России. Его труд в двух частях отпечатан на гентогограбе.

Когда чья-то теория дополняется еще и трудной личпой судьбой, то это уже серьезно. Вызывает сочувствие.

А если теория к тому же ложная, то и опасно.

 Тъм праз, Тайта, общество разделено на два класса, угнетенных и утнетателей. Но интеллигенция никогда не была классом, она не въздеет средствами производства, не связана с определенной формой собственности, ее труд не являеств далиталом.

Я тебе сказал, капитал — это ее знания.

 Интеллигенция с помощью знаний просто-напросто выполняет социальный заказ того класса, с которым связана по своему происхождению и положению, Тайга сдвинул брови, наморщил лоб — искал довод. — У нее не может быть своего идеала, — напирал Лубоцкий. — Она выступает как поставщик идеалов для буркувави или для пролетариата. Идеал пролетариата вырабатывается при участии той интеллигенции, которая приняла точку врешия рабочего класса.

Тайга думал недолго, спросил:

- Bce?

 Можно еще добавить, кому выгодно оставлять рабочие массы в темноте и невежестве.

— А кому выгодно забивать мозги рабочей массе? Махайский требует запретить свободу печати. Интеллигенция всегда переспорит, переубедит, охмурит.

 Значит, уничтожить интеллигенцию — и нет высшей пели?

- Есть. Нужна всемирная рабочая стачка. Только это сметет господство буржуазин с интеллигенцией. Задача дия: создать партию всемирного рабочего заговора, единую и неделимую. Никаких анархистов, народников, социал-демократов, только одна партия всемирного заговора. Что скажещы? Дваяй без Маркса.
- Две тысячи лет тому назад апостол Павел сказал: «Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истипы отвратят слух и обратятся к басяям».
- «Апостол Павел». Ишь, паразиты, до чего умеют ущи тереть. Ладио, в все поиял. — Тайта груство покивал бородой. — Ты скирился. Видал и такого революционера в Тасееве. Женплся на челдонке, четверо детей, бород до нупа, от живого слова его косоротит. «Оставьте, кому все это надо? Одни благогатувости». Так и ты здесь батрачишь на хромого живодера за три гривны в день и еще слушать меня не хочешь. Кем ты ставешь тут через годдав? — поставил вопрос ребром Тайта.

Через год меня тут не будет.

Тайга да него посмотрел с иптересом, даже голову к плечу склонил:

— A почему через год? Выслуги ждешь, помилова-

Под потолком плавал дым, воняло махрой, портяпками — Тайга развесил их по избе. Лубоцкий приоткрыл дверь, ему стало душно от вопроса Тайги — почему через 10д, почему не рапьше?..

Еще в тюрьме Лубоцкий и Сергей Моисеев дали друг другу слово бежать при первой возможности. Иначе сам не заметишь своего оскудения, пропадешь, и ничто тебя

не возродит запово.

Нет такого человека, который бы сам, по своей воле желал марама, угасания всех порывов, это происходит само собой. А точнее, под влиянием окружения. И пика-кое самовоспитание тут не поможет. Был пекогда меч, кеверкающий, звоикий, острый, шло время, лежал без дела— и видят люди перед собой археологические останки...

Пле-то в других местах политические живут группами, запимаются самообразованием, организуют чепие рефератов, вместе растят надежду, организуют побети. Он же влесь один как перст. Сонная муж в сонном седе. За виму надучился стрелять, охотничать, бродить по тайге, за яето паучился стрелять, охотничать, бродить по тайге, за яето паучился коемть, пин корчевать, а рыбу можить еще на Волге привык, что дальше? А дальше учепися песпей: «Не быть мне в той стране орлиой, в которой в рожден, а жить мне в той стране учжой, в какую осуждень, и если у других еще есть надежда на конец срока, то у него такой надежды быть не может, значит, что-то другое можне преврать его посоябание.

— А что ты сделаешь через год? — продолжал гнуть свое Тайта.

— Уйлу.

- А зачем откладывать? Зима на посу, будешь тут

горбатиться за копейку в голод, в холод, ради чего? Бежать как можно раньше надо еще и потому, что в Москве остались друзья Монсеева, студенты, они помотут. В Нижнем ему делать печего, туда и носа не супешь.

Он корал себя не зря — в зря. Потому что бежать без денег нельзи. Он як конял вею зиму, просыл помочь сводбурую, отамычаную матушку, в она выслада дваддать рублей. В семье кроме него еще два сына и четыре дочени, и все работавот. При желания могли бы наскрести младшему некую толику, по желания нег, и причина проста— они болтся за петс, пе понямают, не верят в его дело. Отвериулся от прежней жизни, возжаждал новой— и получия се, Сибирь помизавенную. И инчегониельки в мире не изменилось, на в Нижнем Новгороде, ни тем более на Руси великой. Сломал себе судьбу молодую, а жизнь как текла себе, как в течет, и пинакие слова гром-кие и вземене не поверит ее встать.

Опи боятся высылать ему деньти — сбежит сын. А куда бежать, если для него кругом силки да канканы? Уж дучие ссылка, чем каторга. А деньти верней пограгить на хорошего адвоката, поехать в Москву, проторить дорожку к министру, какому пуякно, авось и помыдуют. Тем паче осудали его в порядке исключения, в притоворе особо сказано: 4 Несовершеннолетий Лубоцкий подлежит тому же наказанию, как совершеннолетий сусдил его пе простой суд, не местный, а Москвоская выеадиая судебная палата. Погорячались другим в назидание, а теперь, должно быть, горячия схлымула, можно и помаловать перазумного. Лишь бы денег собрать побольше.

А сыну досадию, у сына свои доводы— столько лет прожили родители на белом свете, а ума-разума не на-брались и поиять не могут: не будет милости. Именно потому не будет, что царь-то видит, какую опасность представляет их младшенький в числе прочих. Сверху

видней, кто под престол роет, а матушке бедной невдомек. считает, сын ее временно такой непутевый, придет пора, одумается, остепенится, тем более якшаться не будет с такими неугомонными, как Яков Свердлов, - в пятнадцать лет из дому ушел...

А что, если не откладывать больше, уйти с Тайгой? Лубоцкого бросило в жар, он уже знал себя, взбрелет — не остановишь. А побег не одномоментное дело, нужна холодная голова. Для начала хотя бы перед Тайгой не подать виду, что уже готов, собрался и сам черт ему не помеха.

А что ты посоветуещь, Тайга?

Тот, похоже, загорелся не меньше Лубоцкого. Если оп теорией не спас заблудшего, пусть поможет практика.

 Собирай манатки — и айда! — решил Тайга. — Одному с тайгой шутки плохи, а вдвоем в самый раз, так все каторжники идут. Правда, ипогда третьего берут, на мясо, но нам голод не грозит, харч возьмем у твоего хромого. План у тебя какой?

 Нет у меня плана.
 Сейчас Тайге что ни скажи. он из принципа переиначит, лишь бы по-своему.- А что бы ты предложил?

 По Канска пешком, там на поезд и до Ростова. Побудем тебе паспорт и начнем освобождение пролетариата, рабов ручного труда. Принимаешь?

 Принимаю. — Лишь бы поскорее расстаться с Енцсейской губернией.

Сколько у тебя ленег? — спросил Тайга.

Рублей триппать.

 Не густо. Тайга непритворно вздохнул. Один билет по Ростова рублей шестьпесят. Голова садовая, о таком простом леле не мог позаботиться!

Теперь можно выложить и свой план. До Канска пешком он согласен. Восемьдесят верст. Там сядут на поези согласен. Но ехать — по Краспоярска. На билет

хватит. В Краспоярске у Лубоцкого родственники, сепмяв вода на киселе, но хоть как-то помогут. Относитеппо Ростова он инчего сказать не может, полагается па тут Лубоцкий не уверец, сохранились ли связи, может быть, студентов уже на цугущер взяли. Одним слоюм, после Краспоярска прирягся действовать наобум. Хорошо сще, Тайге не нужен вид на жительство, он законно покадает Сибирь.

— Москва для меня закрыта, — сказал Тайга. — Да-

вай будем держаться Ростова.

Важно отсюда выбраться. На какой день назначим?

 То, что можно сделать сегодня, не откладывай на вавтра, — изрек Тайга. — Скоро белые мухи полетят, околеешь в бегах.

Все-таки судьба милостива, будто с неба спустился избавитель на нескошенный луг. Хоть и махеевец, но простим. О человеке судят не по словам его, а по делам. — Тридцать целковых мало.— Тайта поцокал язы-

 Тридцать целковых мало. — Тайга поцокал языком. — Пошевели мозгой, где взять еще.

Шевели не шевели, больше негде.

До Красноярска хватит, — успокоил его Лубоцкий.
 Не имей сто рублей, а имей сто родственников.
 Ладно. Значит, так: с утра пойдем косить, честь по чести, к вечеру вернемся, па ночь — мое почтение.

 — А не лучше сразу в тайгу, с утра? Пока хватятся, мы уже верст иятиадцать отмахаем. А то и двадцать.

мы уже верст иятнадцать отмахаем. А то и двадцать. Тайга напряг лоб, что-то прикинул,— нет, к вечеру

они должны вернуться, успокоить хозяина.

 Он на меня и так косяка давит. А к ночи двинемся. Уговор такой: ты мне не перечь, пе спорь, во всем подчиняйся. Я старше.

Лубоцкий не спал всю почь. Казалось бы, надо думать о будущем, он же думал о прошлом. Ведь чуть не пропал

вдесь! Какой же он был глупец, откладывал, все отклаадемы, прожил долгую заму здесь и вет уже почти прожил дывал, прожил долгую заму здесь и вет уже почти прожил лето— и все закатывал рукава. Так бы и другую зиму, и другое лето, и опять зиму... У него мурашки шли по спи-ве от тревоги за себя вчерашнего. Стоял вад бездвой! И лениво позевывал. Захолустье засасывало, а он даже и не брыкался. Вот что значит остаться наедине с этой дремучей жизнью. Не замечаешь, как изо дня в день ко дпу идешь. А охватит тревога, ты ее легко прогонишь:

сбегу, дескать, — и дальше тонешь. Хотелось прямо сейчас подняться и пойти, срочно паверстать упущенное. Об опасности он сейчас и думать не мог. В болоте увяз, страшней некуда, и не заметил бы сам, как пузыри пошли бы от его бурных надежд.

А еще с Волги, земляк Стеньки Разина, бурлацкая душа! «Буревестник гордо реет»! Дыхание перехватывано от страха — чуть не пропал, надо же! Спал он совсем немного, но проснулся бодрым. Мар-

фута уже подоила коров, шастала по двору, повязала красный в горох платочек в честь нового постояльца.

- Полнялся и Тайга, позевал, почесался и зарядил свое: — Ты мне не перечь, во всем подчиняйся. Я школу прошел, закаленный не только духом, хочешь знать, по и телом. Глянь сюда. — Тайга повернулся к Лубоцкому вадом и быстро, одним движением стянул порты до колен — на белых яголицах четко синела татуировка, портреты царя и царицы.— Для чего, как ты думаешь? — сурово спросил Тайга, пряча свою иконографию, затягивая очкур. — А вот как станут пороть, рубаху на затылок, пітаны на пятки, а там—чета царская, божией милостью самодержец и самодержица. Никакой палач руку не посмеет полнять.
- Это у всех махаевцев так? спросил Лубоцкий.
   А ты не ехидствуй. Спимут с тебя порты да высекут за спасибочки, а мепя...

Политических не порют. Тайга.

 — А на Карийской каторге? Женщину до смерти за-секли. А меня — пусть попробуют. Державные лики! Мы вольны лушою, хоть телом попраны.

Чего только не понаменнано в этом парне! За все хва-тается и все приемлет. Табуля раза — чистый лист, пиши что хочешь. Вот ему и написали и Махайский, и некий хупожник. Открытость и невежество, жажда знать — и

вали все до кучи, без разбору хватай и хапай. Марфута принесла им молока в долбленой миске и полбуханки хлеба. Расстелила полотение на широком чурбаке посреди двора, поставила миску, положила две деревянные ложки. Постояла чуток, парни—как в рот воды, вильнула подолом гордо и ушла.

Тайга благоговейно накрошил хлеб в миску, обтер лож-

ку о штаны и полез в молоко довить набухний хлеб. Не успели они дохлебать миску, как явился староста, при бляхе — по пелу.

Лукич загнал Терзая в конуру, и, пока шел во дворе разговор, пес бился там, как в бочке, того и гляли случится по-писаному: «вышиб ино и вышел вон».

 Что за человек ночевал? — зычно спросил староста Лукича, пелая вил, что на парней возле чурбака не обращает внимания.

И когда успел заметить? Поистине око недремлющее. О старосте, степенном, крепком, с оклапистой бородой дохлого, безбородого никто и выбирать не станет,-с широким плоским липом и припухшими глазками. Лукич говорил: «Мужик вумный, челлон настоящий, из понских казаков». Прежде Лубонкий считал челдонов неким мелким народцем, что челдоны, что чухонцы — племя забитое, темное да холуйское. Но здесь говорят: челлон — человек с Лона, казачий потомок, аристократ своего рола. Лет триста — четыреста тому назад будто бы так их и называли полностью, а потом писаря по своей лености стали

сокращать «Чел. Дои», пока для слова не слились в одно по звучанию, как слядись некогда «спаси бог» в «спасибоз. Челдоны высоко держали свой гонор, не очень-то почитали поадних переселенцев из России, крестьян и ремесленников, пиже себя опи считали и осевник по Сибири скльных и бывших каториных, превирали их и назвивали всех одинаково — лапотогнами.

Глядя на старосту, можно было не сомневаться, так опо и есть, с Допа человек, потомок Ермака. Лет ему под шестьдесят, все зубы делы, соболя бьет в глаз, а очки в золотой оправе висят на шнурке как довесок

к оляхе.

Вовремя он явился к Лукичу, ничего не скажещь, себя

успокоил, а заодно и Лубоцкого — был, проверил.
Тайга развернул перед ним бумаги, заблажил:

 Гляди-гляди, служивый, на вуб попробуй. Поселюсь туто-ка, женюсь, детей напложу, разбойник на разбойнике.

Тайга блюл бунтарский кодекс — подерзить, подергать за нервы всякого должностного, надуть, обмануть околоточного, стражника, старосту, судью, прокурора — всех,

 Зайдень завтра ко мне, внесу-ка тебя в реестр, сказал Тайге староста и ушел.

Пошли косить. Дениску пе взяли, он падулся, вцепился в подол Марфуты, прося скандала, она щелкнула его по руке раз и два, Дениска заревел на весь двор. Слезы пе номогли, лядя Вололя ущел, как чукой.

Косили в две косы, добросовестно, говорили мало.

Верпулись в село перед заходом солнца. Небо ясное, вечер сухой, из тайги потянуло прохладой, завтра будет погожий лень.

 Сорока на колу хвост расшиперила, удовлетворенно заметил Тайга.

Слово «побет» они сегодня пе произносили, старались все вокруг да около, хотя и не сговаривались.

Зашли в лавку, взяли штоф водки десятириковый на пвенапцать чарок.

- Навестим хозяина, выпьем на дорожку, он крепче спать будет. Только ты мне не мещай. - попросил Тайга. — Ла чего ты пристал — «не мешай, не мешай»! В чем я тебе могу помещать? — возмутился Лубопкий.

— Цып! — наказал Тайга.— Слушай меня во всем! Зашли к хозяниу. Он и кислой браге всегла рал, а тут

штоф казенной волки.

 Прозрачная, как слеза ребенка,— сказал Тайга с порога и со стуком выставил на стол четырехгранную по-

судину с коротким гордом и наклейкой сбоку.

Лубоцкий прежде пить отказывался, но сейчас Тайга вынудил его поддержать компанию. Он выпил чарочку, закусил капустой. Ему хотелось уйти, побыть одному, подумать, но - приказ Тайги, надо высиживать. Он молчал, замкнулся, лицемерить перед хозяином даже под чаркой не мог, и Тайгу это забеспокоило.

— А ты иди, иди, — неожиданно предложил он. — Мы

тут без тебя управимся. — И пощелкал по штофу.

Лубоцкий ушел в свою избенку. Нетерпение все больше охватывало его. Скорее бы!..

Прибежал Дениска.

 Они теперь песни шуметь булут. Можно у тебя посилеть?

Лубонкий погладил его купряшки, «Прошай, Ленис, вряд ли мы теперь встретимся...» Мальчик прижался к его

коленям, соскучился по нему за лень.

 — А можно, я v тебя ночевать буду? Мне боязно, когпа пьяные.

Шумпо дыша, вошел Тайга, в бороле застряло колечко

лука. — Ломой, помой, оголец, спать пора, мамка тебя

ищет. - Вытолкал Дениса за дверь. - Значит, так: выхолим поврозь. Поутихнет на улице, или первым, в роше возле речки подождешь. А я выйду, когда он под стол свавится.

И спова ушел к хозянну.

Лубоцкий огвядел свое пристанище. На подоконнико коробки с краской, кисти, рудон бумаги, на дощатом столике кружка, солонка, зеленая лампа с треспувшим пузырем, под тогчаном торы к квиг. Нагнулся, достал Белтова «К вопросу о развития монистического вагляда на историю». Легальная, в Петербурге издана. Теплая, путог что листая часто. Вот ее он и возымет с собой, остальное пе трогать. Ушел будто сено косеть, к вечеру вориется.. Книгу, соли и побольше спичек.

Прикрутил фитиль лампы и в полумраке прилег на топчан, заложив руки за голову. Тишина... В такие моменты обращаются к богу. Слабые. А он сильный. И об-

ращается к самому себе.

Жил он ядесь — пикаким. Обходительный, пезлобивый, кежиный, говорил обычные слова — с Депиской, с Лукичом, с Терзаем, принимал ручниу, и тяпулась некая длиниял песия без напева и ритма — так, бытопос-кормово. А душа молчала. Принципивальны в быту и значительны люди мелкие, сутиги по преимуществу. Он среди них безлик. И обывателю пе понять — он поглощен идеей: как человеку стать челом века...

Чернели стекла окна с крестовиной рамы. За окном

почь, утихает тайга, засыпает село.

Больше он пе увидит ни Лукича, ни Марфуту, ни Анисью Степановну, ни Дениску. Он будет бороться и рисковать, но в Сибирь больше не попадет. Говорят: но ворекайся. Он же дает зарок: стать неудовимым.

«Средь мира дольнего для сердца вольного есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким илги!»

Пора.

Вышел во двор, прислушался — утикли голоса, не

слышно мычания скотины. Посмотрел на звезды — Большая Медведица повернула свой ковш к полуночи.

Вернулся в избу, перемотал портянки. Завернул в полотенце буханку хлеба, сложил в холщовую сумку. Туда же Бельтова, соль в бумажке, мытую картошку. Надел пальто и шапку.

Терзай загремел цепью, пошел к нему из конуры, стукая по земле тяжелым хвостом. Черт возьми, какая цепь у него гремучая, длинная, пока протянет, полсела раз-

будит!

Вот тебе первый промах — как выйдет со двора Тайга? Попортит ему Терзай царские лики, будет ему лазарет вместо Ростова.

Терзай помахивал хвостом, обнюхивал пальто, тычась

носом. Лубоцкий крепко взял его за ошейник.

 Пойдем, Терзай, пойдем, дружок, помоги пам.— Подталкивая тяжелого пса, впихиул его в конуру и закрыл на вертушку. Терзай поскулил, поскребся и затих, будто выжидая, что дальше.

Вышел за калитку — а скрипу-то, скрипу! — осторож-

но опустил тяжелую, как лемех, щеколду.

Тишина... Захотелось сразу же, от калитки, скакануть в темноту — и на край села стремглав ринуться, пока не вышел Лукич. Стражник ведь, по привычке насторожен, чует. Куда, скажет, на ночь гляди, Бедовый?

Мигко ступая, легкой тенью, держась подальше от чумих плетней, чтобы не тревожить исов, он пошел по дороге, и не пошел, а поплым будго по воздуху, притибаясь к земле и вглядываясь, чтобы не бухать сапогом по колдобинам, не сотрясать ночную тишь.

В роще вздохнул наконец полной грудью. Вспотсла спина. Снял пальто, сложил его валиком и умостился сверху. Поднял лицо к звездам — свобода.

Жлал Тайгу. Время остановилось.

А вдруг что-нибудь там такое по пьяному делу?

Лукич горячий. Но Тайга не полжен бузить, знает же -момент ответственный.

А если сорвется?

Не сорвется. Обратно дороги нет. Если Тайга не придет к рассвету, Лубоцкий пойдет один. Точка! Смотрел на звезды, жлал, Секунды тикали, стучали

кровью в висках. Прокуковал Тайга.

 Не хватился? — первым пелом спросил Лубопкий. Еще хватится. — злоранно пообещал Тайга.

Он мне ничего плохого не сделал.

 Еще сделает! — сразу почему-то озлился Тайга. — Подбери свои буржуазные сопли. «Не сде-елал!» — презрительно передразиил он. -- Иди, целуй его в задинцу. стражника царского, революционе-е-ер.

Ладно, не кипятись перед дальней дорогой.

Наверное, все-таки поскандалили, но мирить их уже поздно да и незачем.

Вышли на дорогу, Тайга понемногу успокоплся,

хмель стал выходить от свежего воздуха.

- Если что, не гоношись, не паникуй, - наставительно начал он. - Не беги за мной как хвост, а сразу в разные стороны и вперед по ходу. Побежим в куче, в куче и схватят.

Ночью они будут идти по дороге, а днем отсынаться в тайге. И снова шагать. Днем по тайге, ночью по дороге.

Шли молча, ночные голоса далеко слышны. Тайга шагал уверенно, не смотрел под ноги, будто уже ходил тут, Шли бодро, споро, казалось, так и пройдут до самого Канска. Без остановки. Восемьдесят верст.

Полотно дороги местами прорезало взгорки, и тогда казалось, идут они по оврагу с откосами сажени по две, а где и больше. Откосы оплетены прутьями, кольями, выдожены дерном во избежание оползней. Если что, вскарабкаться по ним нетрудно, а наверху сразу спасительная темень тайги. Понадется встречный между откосами— не разминуться. А ночью на большой дороге встренный внопле спределенный— либо разбойняк, либо жандарм, добра не жди, что тот, что другой вытрясут душу из бренного тела.

 Полторы тыщи шагов, — неожиданно сказал Тайга. — Верста.

Все-таки молодец Тайга, опытный, дал занятие Лубоцкому — считать шаги.

На рассвете, в сером легком тумане они свернули в кусты и легли спать. Около полудня проснулись, или по тайге до вечера, перед заходом солнца еще вздремнули.

Тайга четко соблюдал порядок.

Под ногами кочки, корневища, тугое сплетение валежника, силки из сухой травы. Перед лицом хвойные лапы, колючие, пемилосердные — ты их в сторому, а опи, спружники, свова к тебе, и он идет, как бычок, лоом вперед, надвинув шашку до самых бровев. Вчера перематывал портянки трижды, во всякий раз оказывалось, что эря, прежде было лучине. Потом садпися и опять певе-

матывал, лишь бы отдохнуть чуток.

«Терпи, казак!..» Будет Канск, будет поезд, крепкий сон в вагоне до самого Краспоярска, днести с джиним верст, ноги будут отходить, отдыхать. Много им придется еще топать по разным путям-дорогам, а мозоди будут кондовыми, крепкими — из Еписейской губернии, из кавской тайги.

 Все, хватит, спать давай! — сказал наконец Тайга и сбросил сундучок на траву. В два счета распутал бродии, размотал портянки и тоже повалился на траву.

Верст десять прошли сегодня, — сказал Тайга, зевая, но лучше бы промодчал — всего-навсего песять...

Лубодкий положил голову на котомку и уснул сразу. Усталость снимает все — и радость побега, и опасность поимки, оголяет тебя от переживаний, от всех падежд и всех тревог, ты просто валишься в траву, как подпилен-

ная сосна на порубке. Утром, глядя на его растертые ноги, Тайга ворчливо сказал:

— Приложи подорожник. Ты его в глаза-то коть випел?

Не только вядел, по и применение знает. В Нижлем, бросив гимпавию, Јубоциий попрад работать в аптеж-Провизор любил травм. «Природа сильнее химпи». Но стоит ли говорить об этом Тайге — лициий повод для обличений.

Тайга поднялся, быстро нашел продолговатые, с крепкими прожилками листы подорожника и подал Лубоцкому.

ому. — Намотай оттянет.

Пожевали хлеба с салом, пошли.

— Ближе к Канску тайга пойдет реже,— пообещал Тайга.

Они стали меньше танться, переговаривались, молчание тоже изматывает.

От подорожника погам стало легче. Мог бы и сам по-

заботиться, не ждать Тайги. Почему-то аптекарская служба не пошла ему впрок, он не помнил о лекарствах при-менительно к своим или чужим хворям. Он не готовился стать провизором, аптека промелькнула станцией для транзитного пассажира.

 Там, где совсем глушь, в Шелаевской или Выдринской волости, челдоны одичалые выходят на охоту за лапо-тиной, понимай, за нашим братом,— сказал Тайга.— Я уж

не стал тебя пужать.

не стал теол пумать.

Значит, правда — охота за лапотиной до сих пор сохранилась? Он слышал об этой дикости в Нижнем, в детстве
еще. Сибирь, каторга, кандалы, этапы, побеги — знать обо всем этом было знаком доблести для реалистов, гимназивсем этом облю знаком доолести для реалистов, тимпаза-стов, студентов. Не помнить, где дом генерал-губернатора, забыть, что его фамилия Унгербергер, по охотно показы-вать, где жил Каракозов или где родился Добролюбов. Не засорять, не загаживать свою память самодержавным мусором, оставлять место для чистого и святого.

Володя и Яков хорошо помнили полукаменный двух-этажный дом дьячка Варварской церкви Федора Селицото. Здесь живал Каракозов, он дружил с сыном дьячка Иваном, который учился в Петербурге и бывал в кружке Добролюбова. После выстрела Каракозова Ивана Селицкого забрали в Петропавловскую крепость. Были аресты кого заорали в Петропавловскую крепость. Были аресты не только в Нижнем, но и в других городах, расправа выглядела так, будго Каракозов перестрелял по меньшей мере весь дом Романовых, а оп и в одного-то не смог по-насть. После четырех лет крепости Иван Селицкий вер-пулся в Нижний с чахоткой и вскоре помер. Знали опи с Яновом и дом врача Серебровского па Острожной улице. Весной 1874 года там находили себе

приют ходоки в народ. Закупали павловские изделия, ви-сячие замки, кухонные ножи, всякую нужную в обиходе мелочь и шли офенями в Арзамас и по деревням. Опростившиеся, в зипунах, в портах, даптях, грязные, обовшивленные, с евангелием от Матфея на устах: «Воскресить богочеловека, и побороть человека-зверя...»

В том же семьдесят четвертом привели однажды к Серебровскому осанистого человека в костюме немецкого колописта. Он назвался доктором Николаевым, несколько дней прожил у Серебровского и успел признаться, что вдвоем со своим товарищем они ездили на Вилюйскую каторгу устровть побег Чернышевскому. Они уже успели соорудить маленькую крепость из бревен для укрытия, по побег не удался, их самих чуть не изловили, да влобавок на обратном пути в глухой тайге встретили их охотники за лапотиной. Они убивали беглых без всякого прелупреждения и обирали донага. Выходили с ружьями, в стволах жакацы, как на медвеля, устраивали на троце засаду, Тела оставляли зверю, отличались от дикарей в одном не снимали скальнов. И пикто их не судил за лушегубство, не преследовал - как-никак, батюшке-царю полмога. При желании таких охотников можно и попять — беглые лиходен, убийцы, черный люд, изголодавшись в тайте, нападали на селения и тоже не разбирались в средствах.

Почитают каториных, душевиме песии про пих ноют там, в России, на Волге, за многие тыщи верст, где их не видит, не знают, как они тут людей губит, гольми руками задушат, чтобы шкуру свою спасти. Живых свидетелей не оставляют беглые, только труны. Потому пенивилит их здесь и боятся, путают друг друга в селах былями и исбыливами.

Из Нижнего доктор Няколаев усхал с комфортом, в коломе судейского чина. Жапарымы, выставленные с наказом «задержать коловиста-немца в сером суконом костюме домашнего проязводства», козыряли Няколаеву, и он сивзошел, спросил диного из нях: «А сказик, голубчик, был ли посаду второй звонок?» Тот пузо подобрал, глазами барина ест: «Никак ист, ваше высокоблагородис Счастлявого путив Через день в квартире Серсбровского при обыске напля серые брюки доктора Николаева. На допросе Серефовского жапарармский полковник между делом заметил: «Это киязъ, кия-азъ, конечно...» В голосе его была сложная тамма — и досада на свою перасторошность и воскищение удальством квияз и вроде бы даже благодарность сму за то, что посетил вверенную полковнику губернию и даже след оставил в виде серых штанов ученый географ, философ, анархист, враг рода Романовых, киязь Кропотики вы колева Роронковчей.

Может, то вовсе и не Кропоткин был, но легенда жила, и на тех, кто пробовал усоминться, смотрели косо. Важен был не факт его биографии, а сам сюжет — еще одно свидетельство неукротимости, отвати, смелости и на-

шей, нижегородской, причастности.
...От Рождественского они все дальше, тревога задияя

вроде бы улеглась, а тревога передіня — что там ях ждет в Канске — еще не подступила, и потому путники на четвертый день почувствовали есби вольтотней и опить засноряли. Лубоцкий пытался не ярить Тайгу, возражал осторожно, сводил на шутку, но тщетно: Тайга не вмех и малой толики юмора.

-- Значит, в Ростове первым делом достаем тебе пас-

порт и беремся за интеллигенцию.

— Твой Махайский тоже интеллигент, не так ли?

Не мой, а наш! Учитель пролетариата.

Раз учитель, значит, уже монополист знания.
 И знание свое превратил в топор — рубит сук, на котором сам сидит.

 Правильно, голова два уха, он себя не щадит. Ты вот мне лучше скажи, что такое свобода совести?

— Как хочу, так и ворочу — свобода! — прикинулся
простаком Лубонкий.

Тайга рассердился:

Все шутки шутишь. Я тебя серьезно спрашиваю;
 как ты понимаещь свободу совести?

Сам-то он доподлинно знает, но этого мало, важно, чтоб и напарник не колбасил, а для этого он должен высказаться. Если его запесет, Тайга тут же выправит его количо линию.

Свободу совести я понимаю так: каждый граждании

земли... Тайгу перекосило:

Что еще за граждании земли?!

Человек, я хотел сказать.

Так и говори: человек!

 Просто человек, обыватель может быть и бессовестным, а граждании не может.

Ну болтуны, ну словоблуды, ну крохоборы! Человек — это человек, мера всех вещей, повял? Кандехай дальше. Нет, сначала давай: каждый человек... дальше?
 Имеет право поступать так, как ему велит совесть:

ходить в церковь или не ходить, почитать бога или по почитать...

— Bce?

Признавать Махайского или послать подальше.

Тайга взвился, направо зыркнул, налево, яро ища, чем бы таким суковотым вразумить своего подопечного. Вздохнул, негодуя, отложил расправу на потом, сначала просветить надо.

— Ты забыл главное. Наиглавнейшее, — размеренно пачал оп. — Что именно? А вот что. Пролетарий во мыя свободы совести облави отвергать буржуваные предрассудки. Ты не можешь их отвергать, у тебя, чую, гиклое происхождение. Оно не позволяет тебе припять Махайского. Буду пад тобой работать.

Шутить он не собирался.

Головой булешь работать? — полсказал Лубовкий.

Головой, Мыслями.

 Значит, ты не ручной рабочий, а умственный. Хочень силой своего могучего знания закабалить меня. — Не закабалить, заполнить твою пустоту.— Тайга постучал согнутым пальцем по своему лбу.— А теперь скажи мне, что такое экспроприация?

Не признавал Тайга мителлигенцию, презирал знания, по и дело старался показать, как много знает, все такне-этакие словечки научные разобрал и усвоил. А дли чего, спрацивается? Для того, конечно, чтобы бить врага его же оружием. Пролетарият, как известно, кнечо, кроме цепей, не имеет, поэтому оружие оп должен позапиствовать у возжиебного емь упласся.

— Может, хватит, Тайга? Нам что, больше лелать не-

 может, хватит, тамгат глам чего, как забавляться терминами?

— Это не забава! — убежденно сказал Тайга. — Для тебя это имеет наиважиейшее значение. Именно сейчас. Что такое экспропонация, я тебя спращиваю, пу?

Отчужление фабрик, земли, заволов, средств про-

изволства...

 Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова,— перебил Тайга.— Начина-а-ет от сотворения мира. Ближе к делу.

Изъятие ценностей, бапковских средств для пужд революции.

— A у кого? У кого изъятие? У буржувани, голова два уха.

\_\_ Естественно, у пролетариата же нет цеппостей и банковских средств.

Лишний раз помянешь буржуазию как врага, она больше трепетать булет.

Одпи слова лишь сотрясают воздух.

 — А у нас пе только слова, не только, — заверил Тайга. И оборвал тему: — Давай жрать картошку.

Пе есть, а именно жрать, еще один удар по врагу. Не напо на него брюзжать. Лубоцкий. Не буль Тайги.

ты бы и сейчас дремал в Рождественском. Жизнь Тайгу поправит, когда он от слов перейдет к делу. А сейчас важна солидарность, порука, нотому он и злится, когда ты перечишь.

Тайга выгреб из золы картофелину, покатал ее по траве, обтирая сажу, затем острой палочкой поддел ее, как па вилку. Лубоцкий проделал в точности то же самое под контродыным взгиядом Тайги.

— Через день будем в Канске,— пообещал Тайга.—

А сейчас прыхнем.

Проспали они почти до полудня. Тепло, солнце, птаки чирикают. С дороги донеслись голоса, стук колес. Ближе к Канску дорога ожила — чугунка близко.

Просыпаясь, Тайга всякий раз долго зевал и чесался, скреб ногтями за назухой, скреб поясивцу, спипу, задирая локти до ушей и приговаривая: «Не одпа меня тревожит, сорок на сорок помпожить». Лубоцкий поежил-

ся — может, и у пето?

см — может, и у цетог — Да ты не боись, — успокоил его Тайга, — это меня один политкаторжании научил, самомассаж называется. — Еще почесался, покрятать и приказал: — Давай ложнось так, чтобы пятки на солпце были. Голые. Ложись. тебе говорят!

Лубоцкий лег на живот, задрал пятки в ожидании еще

однего открытия.

— Если потом кто спросит, — не спеша, рассудительпродолжал Тайга, — что ты делал в ссылке, в дремучей Енисейской губерпия, то ты скажешы: лежал на солнышке да пятки грел. Полное право имеешь. — Тайга лет
на спину, закипул ногу да колено, выставия к солнну
жентую пятку. — Никакая буржуазия не заставит страдать пролегарскую душу, повяз? Везде будешь говорить,
если спросят: лежал на солнышке да пятки грел, тикитак

Опи идут уже пятые сутки. Ноги привыкли, пе болят, и вообще тела как будто нет, одно ожидание — завтра Канск.

В Рождественском наверпяка хватились, погнали нарочного в уезд. На вокзале их могут ждать, пужна предельная осторожность.

Но Хромой может и промолчать, мужик упрямый, если решит не доносить, то и не донесет. «Сам знаю, чево мие делать, а чево не делать». Но с какой стати станет он покрывать беглых?

Ладно, прочь страхи, ко всем чертям, надо верить в успех!

- В каком классе поелем. Тайга? Хочу на пиване

спать, на пружипах, разлюли малина!

— Не загадывай, - проворчал Тайга. Он шел впереди, прокладывал, можно сказать, светлый путь. а Лубоцкий, ижливенен, блажил.

Не бойся, Тайга, я не верю в приметы.

 Сплюнь! — Тайга приостановился, обернулся, приказал быстрым зловещим шепотом: - Кому говорят?! как приказывают ребенку, когда ему в рот сулема попала или что-пибуль в этом роде.

— А купа?

Через левое плечо, баран.

«Жаль, Тайга, нет у тебя чувства юмора. Что ж, зато есть пругие постоинства».

Пойдещь на поводу у примет, станешь их рабом. Старый мир рухнет не оттого, что ворон каркнет, - от всенаролного гнева рухнет, от единой воли угнетенцых масс. А привяжещь себя к приметам, а им несть числа.лишишься воли, будешь уповать на силы небесные.

- «Над седой равниной моря ветер тучи собираст. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии полобный».

Тайга не перебивал, революционную поэзию он признавал

 «Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике».

Завтра они сядут в поезд, если пе в вагон, то в тамбур, на тендер, на крышу, куда придется, на товарный; если не будет нассажирского, лишь бы сесть! Завтра!

 «Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, - и смеется, и рыдает...»

Завтра мне сволокем шерсть. — неожиданно сказал

Тайга, - сбреем бороду. — Ладпо. И свяжем варежки, «Он над тучами сме-

ется, оп от радости рылает!»

— Лавай «Сокола»! — потребовал Тайга. — Жары! — Как булто Лубонкий на гармошке играл.

Летство. Володе тринаднать дет. Всероссийская Нижегородская выставка. Скуластый, усатый, похожий на мордвипа Алексей Пешков заказывает себе визитные карточки сразу от двух газет: «Одесские новости» и «Иижегородский листок». Заказ выполняет отец Якова, гра-Бразильском пассаже. Пешков забирает с собой мальчишек и ведет их в синематограф Шарля Лемона... «Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О сме-

лый сокол, в бою с врагами истек ты кровью. Но будет время - и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни...»

 Буржуйское лапотьё нам Сы не помещало, — опять пе к месту сказал Тайга.

Лубоцкий в поднебесье витает Соколом, вещает Бурсвестником, а Тайга на земле, о деле заботится. Да, приличный костюм номог бы им навести тень на плетень.

Но приличного не было у Лубоцкого и в Нижнем, разве пока учился в гимназии. А потом они с Яковом носили только рабочее — косоворотка, грубые сапоги. И сосланные в Нижний студенты тоже преображались, сбрасывали опостылевшие тужурки, одевались попроще,

То одно всилывало, то другое, он перескакивал с подробности на подробность, стараясь отогнать тревогу, - время от времени уже доносился раздольный гудок наровоза.

На рассвете последний привал. Днем, уже сегодня, опи будут...

Тайга захрапел, а Лубоцкий не уснет долго.

«Надо считать овец, — учил его в камере Сергей Мои-сеев в ночь перед судом. — Не столбы, не деревья, а нечто в движении, медленном и размеренном». А сам тоже из спал, готовил речь, перебирал вариапты. Он был недоволен проектом речи Петра Заломова, критиковал его за педостаток революционности, петушился, и Лубоцкий заодно с ним. «У вас звучит примиренчество! — наседал Сергей.— Что это за слова «хотел обратить внимание правительства и общества на невыносимое положение рабочих»? Мы хотим уничтожить правительство, а не обратить его внимание. Я вот им все скажу». Заломов, с десятилетним революционным стажем, знаменосец, шедший грудью на штыки солдат, слушал их наскоки с улыбкой. И смеялся, когда Сергей, ухоженный дворянский сынок, хватался изящной ручкой за решетку и кричал в окно: «Солдаты! Нас заставляют работать по двенадцать часов в сутки, а мы хотим работать по восемы!» Ну а в общемто Заломов относился к ним с симпатией: «Веселые вы. как когята», но в револющионность их не очень верил: «Пройдет ваша детская болезнь». Почему они сормовичи и нижегородцы, были вместе и все-таки врозь паже на суде, об этом Лубонкому еще предстоит попумать.

А Сергей свою речь сказал, да такую, что все решили: каторга ему обеспечена. Обошлось. Пожизненио, с лишением всех прав состояния. Где-то в Минусинском уезде сейчас.

Тайга храпел, а Лубоцкий смотрел на звезды и считал баранов. «В крайнем случае мы пройдем тайгой до следующего разъезда, где поезд хотя бы замедлит ход. Не станут же они выставлять жандармов по всей сибирской магистрали».

Вместо баранов можно посчитать жандармов. Одип.., второй... третий... По перрону идут, плывут. Селедка сбоку. Кокардой крутят — ищут... Вот руки расставили, пире. шире. хватают за ногу!..

Кончай ночевать!

Светало солнце, соцели хвойные лапы, рядом сидел спетато солнце, соцели он дольше обычного погитиваася, тщательнее проделал свой почесон — за назухой, под мышками, на загривке, чесал поясилит, икры, до пальцев опбрался, помял их, поравоводил в стороны веером, кряхтол и крякал. Можно поверить, что и на самом деле пинакая каторга, пикакая ссымка не отивмут у него и капля здоровья. Чесался и все посматривал на Лубоцкого, восматривал, наконее цепосели:

- Ты хоть чуть-чуть на меня надеешься? Только почестному.
  - Хватит, Тайга, на кого мне еще надеяться.
- Но знать бы не помещало о его планах, чтобы не растеряться в случае какой-пибуць неожиданности,
- Тайга пачал издалека, окольным заходом:

   Кто ты сойчас сего? Как тюл фамилля, как имя твое в отчество? И пе дожидаясь, нока Лубоцкий раскачается, сам же и ответил: Никто ты сейчас, увели себе крепко-пакрепко. Нет у тебя сейчас и пр оду и и племени, не Лубоцкий ты и не Владимир. А когда и кем будепь, одному богу ведомо, но не равыше победы мировой револоция. Ти сейчас как на свет пародился, ни вмени у тебя, ин фамилии, ни чипа, ни звания. Может, ты станошь Иванов, а может, Петров, какой-нибудь Хледько вли пли Пшибышевский, не имеет сейчас вначения. Лубоцког уже нет. Или ты не согласен?

Лубоцкий в ответ только кивал. Все правильно: ты беглый ссыльнопоселенец, у тебя нет прошлого, только

будущее, тебе нужен паспорт и совсем другая биография, где родился, где крестился, а что было прежде — забыть. Вылезть из прошлого, как змея из кожи, и на останки свои отслужившие не оглядываться.

— Ты мне не мотай башкой, как лошадь от мух, а

вслух отвечай. Понял, что тебя нет?

 Понял, что меня нет, — повторил Лубоцкий и получилось упыло, грустно. Пятый день уже, как его нет, Всилыла строчка в памяти: «И пе взглажу имени его из книги жизии...»

На все прошлое плюнуть, растереть и забыть. По-

втори за мной!

Плюнуть, растереть и забыть.
 Во имя грядущего. полсказывал Тайга.

Лубоцкий повторял, и его все больше охватывала тревога. Слишком тщательная, перввая подготовка у Тайги, суетится, глаза бегают. Что дальше? Клятва па крови?

- Клянусь, что не выдам друга в беде!

Кляпусь...

— А теперь садись вот тут, напротив меня. — Тайта подождал, пока Лубопкий усядется, расчиства траву перед собой, даже подул слегка, будто ворожить собрадся, и поставва между бродней сотрожно, будто оттуда могло выскочить живое и верткое, и извлек на свет божий уже заякомый Лубоцкому предмет, до того псохиданный здесь, неуместный, что Лубоцкий не сразу и вепомина, тае он его выстомнена.

Это была расписная скрыночка Лукича, приданюе дочери. То ли похвастал Лукич, спылка, то ли Тайга сам узрел. Перстепь с жемчугом, перстень с брилливитами, кулоп в золотой порвае па депочке, золотые червопцы граненой колбаской, крест дела Луки — все здесь было, все наследство, горлость Лукия и плагаска.  Экспроприация, — сказал Тайга честно. — Для нужд революции.

Лубоцкий отверпулся. Обида сдавила горло — все рух-

нуло!

Где-то итахи чирыкали над головой, хвойные ланы так же тихо сопеля, вздыкали, и тихо было, даже Тайга примолк, ожидая, что скажет спасенный им напарпик, чуть не длачет от благодарности, а как же иначе, тут по только до Ростова хватит, любого черта ангела можно с потрохами купить. В Капске перво-наперво они переоделител.

— Каторга мне за это, — удовлетворенно проговорил Тайга. Лубоцкий, как слепой, наппарил возле себя пустую котомку, сжал ее в обект руках, что-то малелькое попалось, похоже, луковида. «Сволочь, грабитель!» — хогел сказать он, распорть типшину, глянул на Тайгу, а в глизах его предапность собачья и ожидание, вот сейчас его погладят по шерсти, потреплют за уши ласково, ах ты, мой друг-дружок.

— Э-эх ты! — едва выговорил, выдохнул Лубоцкий и

встал.
— Экспропрвания.— Тайга будто подсказал отгадку бестолковому гимпазисту.— Сокращенно экс.

толковому гимназисту.— Сокращенно эк Лубонкий отвернулся и пошел к лороге.

— Ты куда? — приглушенно вскрикнул Тайга. — Кула. я тебя спрашиваю? Эй, слушай!

Лубоцкий только ускорил шаг, продираясь сквозь заросли.

осли. — Стой, кому говорят?!

Тайга захлоннул сундучок, сгреб его и вдогон.

Лубоцкий вышел к дороге, на край откоса и, вспахивая рыхлый дерн каблуками, скатился впиз. Тайга скатился за ним.

 Стой, дубина, дуръя башка, обожди! — Догнал его, сильно схватил за плечо. — Ты чего? Кула? Клятву пал! Лубоцкий сбросил его руку:

Отстань! Я обратно.

Липо Тайги перекосилось, глаза побелели.

 Для кого я старался?! — закричал он бешено.— Чистоплюй поганый, для себя, что ли?! - Орал так, будто Лубонкий бежит, не вернув долга.

Он на голову выше, сильнее, и ярость у него подляя. Лубоцкий пагнулся, схватил камень. Против нечистой

силы чистую.

Ты сволочь, грабитель, вор! Ухоли!

Влоль пороги кулрявилась тайга, из-за поворота, булто прямо из лесу выкатила пароконная телега, стуча колесами по камням. Тайга снова схватил его за рукав, периул к себе:

Подумай, что тебе грозит, охолопь слышищь!

Лубоцкий вырвался, чуть не упал, пошел навстречу телеге. Захлестывала досада, мутило — кому доверился?! Булто сразу не видно было, когда оп еще на лугу появился, шел по траве босянкой походочкой, инохолью мелкого жулика.

В телеге сипели двое челлонов, правил вожжами молодой в красной рубахе, стриженный под скобку, второй же, в черном картузе и подлевке, бородатый, широкий, перегнулся назад, поднял с задка винчестер, чиркиул стволом по небу и, не скрывая, как при встрече со зверем. положил винчестер на колени дулом в их сторону. Бежим, пристрелит! — прохрипел Тайга.

Ничего. Никого, Xvже, чем есть, не будет.

Иди своей дорогой! Ручной рабочий.

 Процадай тут, подыхай заживо, в бога мать, баран! Рожденный ползать летать не может.

Тайга по-кошачьи, на четвереньках, двумя прыжками скакацул по откосу, перевалил гребень, исчез,

Лубоцкий отбросил камень, кинул котомку за плечо. пошел обочиной. Телега приближалась. Он не боялся. В красной рубахе смотрел на него с любопытством и сумрачно, в черном картузе — насмешливо и зло, с вызовом.

Разминулись, телега застучала по камиям чаще,

«Свобода совести!» Все оплевать, забыть, рипулся за предел!

Он быстро пересек дорогу, взбежал по откосу на другую сторону, нырнул в заросли. Хотелось отряхнуться скорее, умыться, очиститься.

В кустах, в сумраке, в типине вздохпул с облегчением. Не оттого, что телега простучала дальше и не раздался ни выстрел, пи окрик, нет,— набавился от Тлйги

Сппее пебо, белые облака и желтые круги в глазах. Лубоцкий покачиулся, нашупал рукой ствол сосны, угонулся лбом в теплую кору. Постоял, подышал, глотая слону, прошло...

Спасибо тебе, сволочь, что показал. Мог бы и утаить. Топерь он шел днем, а ночью спал, как и все люди. Собирал кедровые орешки, грибы, жевал мяту. Грыз понемногу луковицу.

Если сбежишь за пределы Сибири, дадут каторгу, три года вли даже четыре. Если будешь пойман в пределах губерния — ссылка в места более отдаленные, в Туруханский край или в Якутию.

ский край или в льутию.

Депьги при нем, двадцать шесть рублей, он мог бы и сам пробраться в Красноярск, мог бы... но прежде надо вернуться.

Идет он вольный по широкой дороге. Открыто идет, как правый. Нет пока слов объяснить — почему? — но ему легко. «Вавесь силу горпую, вавесь волю твеплую...»

Считал по верстовым столбам, сколько ему осталось до Рождественского. Не село ему нужно, а только одна изба Лукича. Пусть его пристрелит Хромой, топором зарубит — оп должев вернуться. Иначе — гибель ипен. по-

срамление всей его жизни едним кратким словом — вор! Клеймо ему на лоб, тавро.

«У беглого нет прошлого, не Лубоцкий ты и не Владимпр, наплевать, растереть и забыть. Ты останеныся жить при условии, если тебя не будет». Логика — деньги

духа, говорил Маркс. Разменная монета.

Побег забирает имя, по разве оп забирает честь? Валдить лет ти строил себя, растия в себе ядеал, а теперь.— тъфу, наплевать и забыть по воле жандарма, выедной влаяты, царизма, они ведь того в котели — растоитать тебя, твою честь и совесть, сделать тебя скотниой. «Петай изп. ползай, копец известени все в земью лягут, все прахом будет». Года не прошло, как они уже своего любизись.

А если бы Тайга не показал краденое?

Уписл бы честимы и неавпятланным. И жил бы честым, припципивальным и от других того же требовал. И пикто бы никогда не упрекнул тебя прошлым — некому упрекать. Никогда не встретался бы ты пи с Хромым, ни со старостой и ни с кем другим из дремучего села глухой губернии. Ушел и навсегда исчез. «И трупа птицы не видпо было в морском простравстве».

Но Тайга сказал, Тайга, спасибо ему, показал: ты вор! Ты подлый, лживый, способный па всякую пакость во имя великой цели. Цель останется, а тебя от нее от-

торгиут.

Листва опадает — меняются имена, исчозают люди. Листва опадает именитая и безымяпивая, крещенная от роду Иваном и перекрещенная судьбой в Петра, всякая опадает, а дерево жизни стоит, растет, крепнет от живительного сока отлетевшей, прахом ставшей листваней.

Быстрее туда, быстрее. Пусть как можно меньше досужих домыслов прозвучит среди людей, пад гелой, над тайгой. пол солицем!

Отобрать у Тайги награбленное он не мог, просить

встречную телегу на помощь бессмыслению. Бородатый в картузе уложит их двумя выстрелами, амолбой в креспой рубахе поможет ему оттащить трупы в кусты. И даже сезарывать не отклут — помолясь, дальше поедут Даже селого, копейка при нем всегда на дорогу собрана. А тут не конейкой пахнет.

Он не гадал, не думал пока, как его встретят, лишь бы скорее дойти и доказать, убедить: знайте, люди, и помните, идея его нерукотворная чиста.

Не-рукотворная! Сколько смысла вдруг появилось в этом слове и как поразительно увязалось оно с махаевщи-

ной Тайги, с его рукосуйным, рукоблудным делом!
Он не может вернуть серьги, кольца, червонцы, по верпечто гораздо большее, как ему кажется, никакой
вешной пеной не выражаемое.

День и ночь, еще день и ночь, и еще...

день и ночь, еще день и ночь, и еще...
Ягоды, грибы, ореникь. Рубаникой наловил рыбы в речке, испек в золе. Обходил жилье, не заходил в стания, не
просил: подайте Христа ради. Боялся теперь, что схватит
за грабем прежде времени и он не успеет рассказать Лукичу правду. А уж коли схватят, никто не поверит, в каидалах велякий врег, изворачивается.

Жевал солодку до тошноты, мяту. Шел легкий, сла-

левал солодку до тошноты, мяту. бый и светлый, без сомнения и уныния.

Все ему пригодится в той большой жизни, ради которой он готовил себя дваддать лет. Он волгарь, потомом Миника — гражданина, и Степьки Разина — бунгаря, оп земляк Горького — Буревестника, есть ему на кого равняться.

изпъм.

Он говорил в Рождественском о светлой жизни, где не будет места грабеку и несправедливости. Вот и вспомнят опи его слова теперь, вот в оценти. Стракники узнают, молва дойдет, и сознание их проинжет правота их черного дела — держать и не пущать, казнить и убнаять, И все увидят тщегу его усилий, поскольку на новерку оп

вор, обманщик. И такое представление о нем будет жить само по себе, витать в воздухе, даже без слов оно станст вестью. Путь истины скроется в поношении.

Совесть — это со-весть. Как со-участие, со-страдание. Со-весть — весть ко всем и от всех к тебе. Вааимовесть. Молчащая, но живет в каждом, возвышая человека пад зверем. Зло-весщая и благо-вестная.

Голодивії, оборванный, с черными от ежевики губамя, на досятый девь после побега Лубоцкий пришел Р Ромдественское. В сумерках подошел к калитке, взялоя за ручку щеколды, виновато появикал раз-другой, толинуя калитку, вошел во двор. Терзай бросился на него, отвык, Лубоцкий крогко посторовился. Пес узнал, заскулил, отходя, вяло потремел ценью.

Лукит сидел на ппе посреди двора, отставив деревлику, в пижней рубапие и курил. Он только сегодня или, может быть, вчера вышел из долгого запок, руки дрожали, глаза слезились, мелко дергалась щека в щетине. Посмотрел вяло, дажь обозлиться не кавтило сил, будго начего ве случилось. Бедовый уходил на покос и вот к уживу верпулсь.

— Я ничего не брал у вас, Яков Лукич, — как можно тверие сказал Лубоцкий. — Только поэтому я вернулся сказать. — Больше он не мог говорить, горло перехватила снама. едва-едва не заплакал.

Лукич вяло сплонул, плоский серый окурок застрял в бороде. Опираясь о пень, помогая себе руками, он тяжело попиялся.

— Пойпем в избу...

Поидем в изоу...
 Пошел впереди, сильнее обычного припадая на деревнику, будто она короче стала, усохла за эти дпи. Пологно рубахи прилипло к хупым лопаткам.

От печи испуганно глянула на беглого Анисья Степановна, оставила ухват и сразу засморкалась в передник, будто в доме покойник. Марфута что-то шила возле стола, уставилась в упор на Лубоцкого и словно пригвоздила его:

Красть у нас больше нечего!

Лубоцкий переступил с поги на ногу.

Не гневайтесь на меня. Я не виноват перед вами.
 В полной типшипе на кровати за запавеской всхлипнул п сразу в голос заревел Дениска.

Марфута отложила шитье, с укором выговорила:

Из-за тебя все. — И пошла к брату.

Лубоцкий потерянно стоял у порога, стараясь держать голову прямо. Приютвли на свою беду. Не возьми его Лукич от конвои, не привел бы оп в дом Тайгу. Не увидит чужого горя Тайга, не услышат.

А словами их теперь не утепинпь, слова не золото. Найдено оно или потеряно, безразлично — опо золото, с ним свяжись!

Мать, браги! — приказал Лукич.

— Да не поспела еще, — сердито отозвалась хозяйка. — Сходи к соседям. Хватит мие рассолом кншки по-лоскать. — Лукич сел за стол, вздохнул длинно, как больной после жара.

Аписья Степановна взяла из шкафчика пустую чет-

верть, обходя Лубопкого, сказала:

 Проходи, коли зашел. — Хотела сказать грубо, по не сумела, то ли от страху, то ли все же блюдя достоинство. — Девис-то слег, бедный, как ты ушел, осиротел. Зачем было ласкать его? Эх. баиство все.

Я не виноват перед вами.

 — Ладно, заладил. Я, что ли, виновата? — проговорила Анисъя Степановна, не бранясъ, терия, не верпешь теперь. — А тот супостат ушел?

Ушел.

 Бог его покарает. — Зажав четверть под локтем, она обенми руками взялась за передник, снова засморкалась. — Мне-то что, Марфуте готовилось.  Хватит! — Лукич стукнул по столу, напоминание разолило его. — Хватит, — повторил оп спокойнее и пояснил: — Он от воли своей отказался. Проходи, Беловый.

От воли он не отказывался. Волю свою он проявил, Анисья вышла, Марфута за занавеской бормотала Де-

нису внолголоса:

— Дениска, Денюша, медовая груша, в печи не бывал ты, жару не видал ты. Завграли утки в дудки, журавли пошли плясать, долги ноги выставлять, долги шеи протягать...

Садись, Бедовый! — приказал Лукич. — Ты барип,
 да и и не татарин. — Он оживился в надежде на лечебное зелье, за которым ушла жена.

Лубоцкий опустил котомку возле порога, она осела тощим комочком, тряпкой, Лукич последил за его движением, наверное, все-таки надеялся — может, хоть доля там.

Лубоцкий сел к столу. На скобленых желтых досках в темной долбленой тарелке лежал хлеб. Никогда он прежде не думал, что хлеб может так источать запах!

Лукич молчал.

 Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели, на полянку сели, — бормотала Марфута за занавеской.

Марфута, чай поставь! — велел ей Лукич.
 Илу-у! — живо отозвалась она, будто ничего и не

было

было.
Горе у нее отраженное, от родителей, сама она еще
не успела узнать, чего они стоят, кольца, броши, червонцы, по сердится— наше забрали, посмели, наше не смей-

те трогать.

Лубоцкий не смотрел на хлеб, но видел пористый срез ломтей острым ножом. Один, два, три, четыре... восемь ломтей хлеба с хрусткой корочкой. Лежат себе...

Смотрел на хозянна и молчал. Он все готов принять,

упреки, обвинения, угрозы, но сказать ему пока большо печего.

— Значит, вернулся? — спросил Лукич почти всесдо. — Совсем? — Лицо его оживилось, глаза заблестеля не только от предваущения выпавия, но и оттого, что коть что-то прояснилось. А то ведь держал политического, опекал его, опекал и доопекался, остался обворованным

Лубоцкий опустил голову, посмотрел на свои руки.
— Нет. Яков Лукич. не совсем. Все равно уйлу.

Потом.
— «Пото-ом»,— беззлобно передразнил Лукич.— Потом на тебя такой глаз положат, в нужник будещь ходить

под ружьем.
— Я обязан был вернуться, когда узнал. А узнал я

уже под Канском. Лукич уставился на него, долго смотрел, пытливо,

даже с легким страхом, как па привидение, потом взгляд его словно потерял опору, не на кого стало смотреть, и он заговорил отрешенпо, как сам с собой:

— Хланкий, тонкий, сморчок сморчком, а свое гнег, 11а чем стоит, обо что упирается? Какая у него за спиной сыла всемогущая, бог вля сатава? — Вэгляд его вориулсы, глаза стали сомысленными. — Синегуба вспомнял. Не мыбал покаймик политических, убил бы, говорит, распотрошил — что внутрях? Знать, у них особая становая жила, довной кребет. Что ты скажещь, Бедовый?

— Они знают больше, Яков Лукич. Больше думали. И не год-другой думали, а тысячелетия. Они душой болели за всех. И за Синегуба тоже.

Марфута вышла к ним — Дениска, похоже, успул, стала возле стола, скрестила на груди руки. Опа не ожидала мирного разговора.

 — А был он Синегуб или его по-другому звали, я тебе и сказать не могу,— признался Лукич, рассеянно глядя в стол. — Может, я его сам прозвал так, губы у вего быля спине, когда я его по тайте волок мертвого, и нос костяной... — Спова подпял глаза на Луболкого. — Чую, сделенот е вы вее, какт ты говорял. И волю вольную, и землю общую, все сделаете. — Посмотрел на Марфуту, она открыто внимала, ей хогено. подесть к столу и сказать что-инбуль в свое оправлание, шибко рылю она напустилась на постотальна с порога, так выходит. Лукич сказал ласково, про чай забыл: — Иди, Марфута, иди. Ты корову домла?

Само собой!

Ну иди, дочка. А то уши развесила, нехорошо.
 Марфута самолюбиво фыркнула, но послушалась, ушла

во двор.

— А вот петей своих я бы тебе не отпал.— признался

Лукич.— По ваніему нути не пущу. У тебя отец есть?
— И отец, и мать. И еще два брата и четыре сестры.

 Во-от видишь, — отозвался Лукич проникновенно и покачал головой с укоризпой. — Семеро по лавкам у твоих родителей, а ты им еще такое горе несешь.

— Не я несу, жизнь такая, зовет, приказывает.

 Она была такой во веки веков, Бедовый. Родитсли за детей всегда муку несут. Потому и секут их, и порют, чтобы ровней держались в одной упряжке.

— Если бы дети ровней держались, человек бы до сих пор из ввернной шкуры не вылез, Яков Лукич. Дети исполияют думу своих отцов. Только кажется, что оти поперек идут, а на самом деле — вдоль, дальше и выше. Поколения за поколением.

 близит ее час. Родители хотят жить спокойно, по заповедям — будь послушным, сын, подальше от тюрьмы и сумы, держись гнезда, сначала нашего, потом свеего, и строй его по родительскому же образцу. А вылетины и гнезда прежде времени — опалишь крылышки. Но птепцы вылетают, и видят зарю раньше, и поют о ней. Восход грядет, и грядущему нужны проводняки и глашатам в образе нового человека, а не старой заповеци.

Но есть ведь и такие гармоничные семьи, где дети продолжают борьбу отцов. И если глинуть на человечество как на одну семью, то убедшиься: старине прявывают младишх идти вперед не стращась. Казвен Александр Ульянов, земьлик, уроженен Инжиего, а его младилий брат печатает за границей газету: «Из искры возгорится плами»

 Не научат пи порка, ни даже виселица холопскому смирению, Яков Лукич, хватит, Россию не усмиринь.

 Подрастещь, дети у тебя будут, запоешь по-другому! – сердито перебил Лукич. – Тебе легко язык-то чесать. А у меня двое, Марфута, Дениска, куда пойдут, за кем?

 Неспроста же вы ставите такой вопрос, Яков Лукич, куда и за кем. Значит, и здесь, в глуши, ощущается псизбежность перемен.

 Грешен я, насмотрелся на таких вроде тебя, наслушался, пока этапы водил, уши-то не заткнешь, а то бы...— не договорил, махнул рукой.

Десять лет, пока он был стражинном, он постоящо ведел людей, которые переступают — законы, обычая, со-крушают устои. Видел не только лиходеев, извергов, во и честных, умных, почтительных, которым евание благородие» подходило лучше, чем приставу или уряднику. Опи свои кападалы несля, как священник крест.

Деписку отдадите учиться, он очень способный мальчик. Все средства — на его учебу.

 Одной приготовил средства, — мрачно усмехнулся Хромой.

Вошла Аписья Степановна, поджав губы, поставила

на стол мутную белесую четверть.

- Лукич налил себе, налил Лубоцкому, поднял стакап. Ладно. — По лицу его прошла гримаса, вспомиил утрату, сказал злее: - Ладно! С возвращеньицем. - Пил долго, цедил сквозь зубы, будто глотку заткнуло колом,
- но одолел-таки, вышил до дна и сразу вспотел.— Ты хоть знаешь, Бедовый, что теперь тебе грозит? Главное, я перел вами чист.

Лукич покривился, перепразнил:

— Чи-ист. Луша чиста, так и мошна пуста. — Оп покачал головой. — И что вы за народ такой? Право слово. «Пуша чиста». Па кому она нужна, твоя пуша чистая? Вот придут, под микитки тебя — и поминай как звади.— Он помодчал, посмотрел на бледного Лубоцкого.-- Но ты вель ко мне шел, верно? На мое понимание рассчитывал, так, Беловый? Знал, я тоже не пальцем пеланный.--Он налил себе еще стакан, выпил уже без судороги, обтер, расправил усы, горделиво выпрямился — к нему шел Беловый на него налеялся. - Когла гонют этап, считается вроде одним тяжело, а другим легко. Это еще как глянуть. Подорожная на всех общая. Перед богом, перед погодой. С одной стороны тебе говорят: преступники, уберечь от них падо честной народ православный. А с дру-гой сторопы— в они люди. Синегуб-то за что пропал? Наказание получил за непависть свою, я так считаю. И мне его смертью знак даден — ноги-то нет. Вот ты пришел, а что я теперь должен делать, а? Ты на воровщину ушел, все зпают. На каждый рот не навесинь ворот упреки мне. Весь уезд я должен подпять. Староста парочного послал в Канск, вас бы па чугупке и заковали.-Ему стало легче от браги, бледность сошла с лица, лаже сивая щетина на щеках улеглась.- Тенерь скажи мпе толком, зачем верпулся. Не торопись. Чтобы я все попял.

Разве для вас не важно, как о человеке думать?
 Пля меня важно, чтоб не обокрали.

— Аля меня важно, чтоо не обокраль
 — Аля меня — избежать позора.

— Тебя судили, отправили за тыщи верст, ты преступник против царя, мало тебе позору?

В этом пля меня честь.

Кому она пужна, твоя честь, про тебя там уже за-

были.
— А я напомию. Я буду продолжать борьбу,— пробубиил Лубоцкий.— Но совесть у меня всегда будет чистой.

— Ре-е-звый ты, Бедовый, ре-е-звый. А вот возвратился зря.— Он вдруг оскалился не без торжества.— Попапраспу. Попусту.

— Мне важпо самому...

- Все самому да самому! прервал Хромой. А что другие думают, наплевать. Еще раз скажи мие, втолкуй: значит, вор не ты, а другой, ты не крал, так? Или еще как?
- За революцию с печистой совестью браться пельзя. Зарядия, как попомарь,—совесть, совесть. Упримство Бедового, его настырность задевали Лукича. Ведовый будто упрекая хозянна, да не только словом — делом, вериулся же, охломон, наперекосяк всему, а ты, Хромей, въоде так не сможень.

Лукич заговорил сурово, роняя слова веско:

— Ты чистый, аначит, а другие, выходит, грязымс, еди подумять и повернуть, на попа поставить да помозговать? Кое-что другое откроется, промежду прочым, Ящичек гот, скрыпочку и твоему проходиму сам отдал. Сидели вот как с тобой, водку пили, оп слезы лизя про свою пищету, а вот так повернулся,— Лукич отставить погу, стукнув деревящикой по плаже пола, потяцулся к иконам. — взял ее. на! Лержи и ухоли с богом. Не нужно мие такое побро, трясись из-за него пенно и пошно. Вот теперь и скажи. Беловый, была ли нужда тебе возврататься? — Он осклабился, снова расправил усы, побелу празпиовал нап Лубопким. — Малое пело, сущий пустяк, а как все меняет. Вот что ты мне теперь наборониць, если не было кражи?

Навыдумывать, Яков Лукич, накрутить мождо

- А чего тебе стоило так подумать? Отдал, мол, хромой стражник, грехи замодить - и вся недодга. Ты же грамотный, книжки читал, так бы и сказал по-писаному: побрая воля Якова Лукича на пользу революции.

— Так вель не было лоброй воли.

— A тебе почем знать?! — полнял голос Хромой.— Была! Так себе и скажи: была его воля! И другому, пятому-десятому громогласно заяви, всем своим дружкам боевым — была на то его воля. И потому я чист. Ты мие все про народ да про народ, а разве я не народ?

 Плохую вы игру затеяли, Яков Лукич. А вы какую затеяли, хорошую? Может, я не хочу

паря сымать, а ты вот за меня решаешь; такова воля народа. Павад я тебе наказ? Парит тебе мужик свое, или ты у него кралешь? Не так оп прост, как может показаться, хотя и пьяп.

Лумай, Лубоцкий, лумай,

- Мы реалисты, Яков Лукич. Мы обязаны видеть подлинную необходимость. Выдумать можно всякое, попы всю жизпь рай обещают. Мы пе попы. На выдумке одни страдация. Не было у вас нужды отдавать кому-то свое накопленное.

Хромой помрачнел, заскрипел зубами:

 Зачем вернулся?! — вскипел он. — Ты мне связал! Пригоняг политического, я его на первом суку повешу! Зачем вернулся?! Уходи с глаз долой!

Лубоцкий посидел несколько мгновений оглушенно. Ожидал, предвидел, но...

Сказал твердо:

 Я не мог поступить иначе. — Подпялся, пошел к двери за котомкой.

 Стой.— потребовал Лукич.— Обожди.— Лоб его покрыдся испариной, он вытер пот ладонью, стряхнул капля на пол. - Обожди, остынь... Не серчай... Садись, куда ты пойдень, - устало говорил, хрипло, тяжело ему далась вспышка гнева. — Пойми, вора бы я скорей простил, на то он и вор, а вот политического...- Он еще налил в стакан, жадно выпил. - Все равно что девку совратил на сентом причастии. Не серчай... И бежать никуда не надо. стипешь сейчас, меня послушайся, я к тебе уважение имею, Бедовый. - Глаза его заблестели от пьяных слез. -Мпе тебя жалко, Бедовый. Посиди со мной, тоска меня берет, поговори со мной про то, про се...- просил жалобно, с дрожью. - Как мпе детей определять, на что равнять, скажи... Помру я скоро, Бедовый. — Он слабо поднял руки на стол, подпер голову, локти разъехались, он ткичлся головой в столешницу, помычал, подложил лапонь под щеку и заснул.

На другой день Лубоцкий чувствовал себя скверно. Долго не встевала с лежава, разбитый, больной после десатящиевных скитаный. Он то премал, пладав в забытье, то своем приходил в себя, наталея что-то прикидывать, не номучалось, винла пустота, он спова закрывал глаза. Устал оп. Зевает, как рыбя на сухе, раскрывает рот. Полно воздуху, есть чем дышать, да незачем... Оскудение — это коста ист даже жедания жедать.

Заходила Марфута, принесла молока и хлеба, подождала немного — он не пошевелился — и тихо вышла. Встал, поел и опять лег. Сколько это продлится?

Когда нет желаний — нет ни счастья, ни несчастья, пи беды, ни удачи, все равно. Протукала по двору деревяшка хозяина, быстро, часто, рывком распахнулась дверь, Лубоцкий успел подумать: снова напился— и услышал его хриплый голос:

— Быстро за мной, Бедовый! Жандармы из уезда. Чтоб духу твоего не было! — Он завертелся по избе, кватая его шапку, пожитки, запихивая в мешок. — Сбежал — и крышка. Преведись живей!

Наклоняясь вперед, углом, подволакивая погу, он проскакал по двору в набу. Справа у порога схватил бочку за края, качнул ее на ребре, откатил в сторону. Дернул за кольцо крышку подпола.

 Лезь! Пускай поищут, Синегуб тоже искал, старался.

Взявшись за края подпола, Лубоцкий спустил ноги и провалился, как в прорубь. Над головой плотио, как каменная плита, легла крышка из толстых плах, глухо загремела бочка, Лукич ее перекатил па место.

Темнота. Типина. Не то спасение, не то ловушка. Остро пахло укропом, холодной плесенью, погребным духом. Лубоцкий потер переносицу— не расчихаться бы.

Надо подальше от крышки.

Плавая в темноте руками— не свалить бы что, не запреметь,— он стал пробираться подальше от лаза. Бочка, еще бочка, бутыль, коравиза, паковец пустота, пащупал колодиую стему, положил свой мешок и присел на него. Притятнул колени к груди, на колени — руки, на руки голову. Когда пичего не видпо, лучше закрыть глаза, избавишься от темноты и буцет спокойну.

Тревога его приободрила, от укропа легче дышалось. «Надо думать о чем-инбудь таком, бойком. Веселее, Бедовый! Без жандармов тебе уже и жизни пет, киспепиь». Однако, как ин веселись, погреб — это уже лишиее.

В приговоре о погребе не говорилось.

Чем отличается погреб от погребения? Тем же, чем поезд, к примеру, от пассажиров. Тайга в поезде, а он

здесь. Пассажир может сойти, погребенному сходить пекуда...

Тяжелые шаги, смутные голоса, казенные, требовательные, и в ответ громкий и деракий голос Лукича— не очень-то он их болгся

Поймали они Тайгу или нег? Врид ли, Тайга ловкад, а и бумаги при нем. А поймать им хочется, чтобы пустить политического по уголовной статье. Как пи крути, он политический, в стачке участвовад, административно сседац. К тому же человек свободной совести. Экспроирыатор. Со всех сторон политический, с любой точки, даже с интой — эвы куда понспособил дара и парицу.

Наверху, похоже, строгости кончились, разговор слился, не поймешь, кто говорит, кто слушает. Лукич наверпяка выставит им бочопок браги.

Скопьмо ему здесь сидеть? Надо подремать, сол в укропо полезен для здоровья. Чем его погребение кончится, воскресением? Вознесением? Напьется Јукич, раздобрится — как-никак, со своими встретвлея, выграет в нехуживое: братцы, да я вам помоту, чем смоту. Сдвинет бочку, дернег за кольдо крышку — берите его, вора. Вознест за учим, бока вымиту, бросят в телету м...

На транспорт ему везет. В тот красный день, пятого мая, жандарым окружики их, откуда-то собради нелый конный обоз, хотели побросать их в телеги, по толна отбавалась. Так и прошествовали они до самой террьам геспей, со знамонем, в кольце жандармов и с хвостом из пустых телег. Из торьмы на суд повезли в трамвае, консой скакал по бокам ватова и сазда по редьсам, редкое эреанще, жаль только, что почью, не все видели. В завине суда Лубонкий и Моисево отказались идти слоими вогами — презираем! Солдаты потащили вх на руках...

Дениска обиделся, слег, бедняга, от огорчения. Предал его друг, ушел с бродягой и вором. Надо ли бежать, если от этого ребенок плачет? И можно ли учесть всо слезы и только на слезу ребенка настраиваться?

Огорчил Деписку, Лукича огорчил, Марфуту. Огорчил губериское жандармское управление, а также уездпое, департамент полиции огорчил. Слава богу, хоть там не плачут.

А кого порадовал? «Все себе да себе», — говорит Лу-

Сонливость, как перед судом. Есть в нем такая особенность — в минуту опасности пропадает всякая реавость, как вода сковоз сиго уходит энергия, но — только на время и словно для того, чтобы освободить место пружинистой силе, действию, для которого в тебе уже приготовлен простор, место для разворота.

Голоса наверху стали громче, развизнее — пьют служивые. Хозяип свой человек, герой к тому же, воги липился, надо его уважить, отведать его хлеб-соль. Дело сделано, бумага на предмет побега составлена, а теперь хлобыстием, раз хозяип просит.

Голоса слидись в гул, гул вылился в песню, любимую песню хозяина. Чей хлеб ешь, того и душу тешь.

 «Приду домой, родные скажут, ты нам теперя-а пе родня-а, и пес у вотчего-о порога залапть злобно на меня-а...»

Ямщики поют свои песпи, кандальники поют свои, у студентов есть песпи и у рабочих, только вот у стражпиков нет, пе придумано, не слагается и не поется, нет такой дирики — жандармской. И не будет. Хотя есть и у них свои драмы и свои трагедци, по именно свои, не пародные. Умер Синегуб, а песню про него пе сложниць. А ведь тоже был человек, «человек два уха». Народ от головника спасал, погиб, околел, а народу паплевать. Ни жалости, ни витереса. «И сказок про них не расскажут, в песен про них не спютъ.

— «Спозабыт, спозаброшен с молодых юных ле-ет...» Как будто про себя поют. «...и никто не узнает, где могилка моя-а».

Нет к ним пенависти у Лубоцкого. Почему-то нет. А v Тайги есть. Тайга бы его вразумил, за что и почему

должна быть к ним лютая ненависть,

Была бы у них возможность другой жизни, не стали бы они напяливать на себя мундир. Ходили бы в поле за сохой, ребятишек нянчили, растили хлеб. Но кабала гонит их топать сапожищами по сибирским холодным трактам, по тюремным коридорам, орут, злобятся, стреляют, губят головы, которые за них думают...

Изба гудела, ходила ходуном, плясать пошли, а Лубоцкий спал. И видел сон, будто плывет по Волге, в широком потоке, шумит лес на берегу, утесы высятся, а его несет, потом впереди запруда, бревна поперек потока, а наверху, на взгорье — деревня и церковь, груда церквей и стены. Вода несет его к самым бревнам, вот-вот шибанет о них, он прыгает из воды, как хариус, на эти бревна и лежит на них лицом к небу, к желтому солнышку, пышит жадно и слышит, как кричит Лукич:

 Эй, Бедовый, ты жив аль нету тебя, опять сбежал? Крышка подпола поднята, виден желтый квадрат света от дампы и ступеньки вверх, пушистые, будто в желтой муке.

 Вылезай. Бедовый, ушли супостаты, пировать булем!

Лукич возбужден и весел, как после хорошей охоты,

удачной купли-продажи.

 Поехали дальше тебя ловить, приговор исполнять. В Якутку тебя на двенадцать лет! - с восторгом сообщает Лукич. — Сейчас пойдещь или до утра поголищь?

На столе плоские тарелки с остатками еды, разбросаны огурцы, картошка, дохмотья квашеной капусты, все как будто раздавлено, булто они плясали на столе. Запак сивухи, пота, гуталина и лошадиной сбруи от ремней и сапог. Отвели душу служивые.

— Я их сначала на фатеру твою сводил — глядите, потом в чулан, потом на сеновал загивля всех троих, показал им, как надо шарить. Взял вилы в две руки, воткнул с одного краю, воткнул с другого, а потом с размаху ка-а-к веддил в середку, да к-а-ак вавизику, будто боров резаный, они аж присели! — Он захохотал довольный. — Садась, Бедовый, допивать будем. Отвему тебя на станок к охотникам, за двенаддать верст, будень соболя бить, на меня работать...

Почевал он на всякий случай на сеновале. Ворота на

запоре, Терзай спущен.

За что же ему Якутка, да еще на двепадцать лет? Будто он Чернышевский по меньшей мере. Никакой градации. Авапсом, что ли, ему выдают?

«Ликуйге, тяраны», а оп сбежит все равно. Опыт у него есть. Не сладкий, по верно сказано: опыт может быть только горьким. Минуты счастья опыта ве составляют. «Наше счастье всего лишь молчапие несчастья...» — слова, слова...

Не в словах суть, а в том, как их сопрягать с делом. Кражу Тайга называет экспроприацией, ненависть к люлям— своболой совести.

- для своюдом совесты.

  Угром Марфута принесла ему на сеновал нолкрыпки молока, хлеб и кусок холодного мяса. Ушла не сразу, села папротив, закрыла ноги подолом и смотрела, как Лубон-кий ест.
- Взамуж я не пойду, не хочу,— наконец объявила
   Марфута.

В монастырь уйдешь?

 Не хочу, и все! Батяня все похвалялся, похвалялся, а зачем мне его богатство? Разве в этом краса? Украли — и лапно.

рали — и ладно.

Она его успоканвала, а на него напоминание стало лействовать уже, как и на Лукича.

Дело, Марфута, не только в серьгах-кольцах...

Она фыркнула:

 Я и сама знаю! Пойду, соболей набыю, снова будут кольца да серьги. - Помолчала, поправила подол, решилась: - А вы дураки оба два. Сказали бы, я бы сразу с вами ушла. Ох, как было бы хорошо! — Она даже глаза прикрыла. — Надоело мне, хочу другой жизни. Э-эх вы, городские, грамотные! — закончила она с досадой, взяла пустую крынку, ушла,

Дениска сам с собою играл во дворе в «чижика» и ко-сился на сеновал. Лубоцкий негромко позвал:

Или сюла!

Дениска подобрал «чижика», зажал его в кулачке, подошел к лесенке и остановился, опустив голову.

Залезай сюла, посилим поговорим.

— Не нало... — Почему?

Ты опять уйдешь.

Шадил себя малыш, учитывая опыт, тоже горький. «В печи не бывал ты, жару не видал ты...»

 Залезай, Дениска, не бойся, я тебе сказку расскажу. Пенис поколебался:

 Только ты мамане не говори...— Полез. Лубопкий усадил его рядом с собой, положил ему руку на плечо.

- Ты ничего не бойся. Лениска, и не грусти. Все люпи так живут, расстаются, потом снова встречаются, Ты вот подрастешь и приедещь ко мне. И мы с тобой бупем жить в большом городе, в Москве, например, или в Петербурге, хочешь?

Денис кивнул, вздохнул прерывисто, как после плача.

— А ты когда уйдещь?

Не хотел он, чтобы горе свалилось опять неожиданно. Уйлет пядя Володя насовсем, и придется Дениске идти на улипу и ладить с паданами, которые его обижают. «Я пе хочу зпать много, умным быть не хочу.— признался



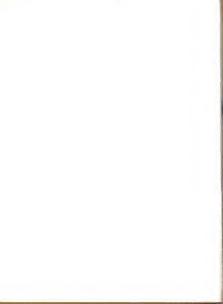

оп однажды Лубонкому. — за это огодыны побыют». Просто и ясно объяснил Лубонкому самосохранение удины. маленькой копии большого мира.

 Я тебе слово даю, Денис: как подрастешь, я тебя разышу и к себе позову. Хорошо?

Лениска кивиул, глазенки его загорелись:

— А когла?

- Скоро. Только ты расти побыстрее и обязательно **УЧИСЬ. В ШКОЛЕ. ПОТОМ В ГИМПАЗИИ. ПАЛЬШЕ И ПАЛЬШЕ.** А я тебя позову.

- Краски и кисточки ты заберешь, а потом опять пришлешь?

Нет. Денис, оставлю тебе, рисуй...

К ночи они уехали па станок. Лукич силел в передке. за синной его лежал Лубоцкий, прикрытый полушубком. Молчали, пока не отъехали от села версты за пве.

 Значит, уйдещь. — наконен заговорил Лукич. — Без тебя там не обойдутся?

 Без меня, без другого, без третьего. Па и без вас эжот Лукич трезв, сосредоточен.

- Верю я тебе, Бедовый. Такие, как ты, могут. Об одпом прошу: детей моих не забудь. А я недели через пве час выберу и свезу тебя в Канск, на поезд. Выберу час!

Мне бы только до Красноярска.

 Обещаю — и все, зарублено! — Лукич помолчал. собираясь с мыслями. — Ты мое мнение оценил. Беловый. как я на тебя посмотрю после всего. Ты мое мнение поставил пороже свободы.

Он ташил мертвого Синегуба — похоронить. Пришло время и он вытащит, вывезет, вынесет другого человека для живого дела, чтобы лучше жили его дети, - так оп пумал...

В сганке их встретили трое охотников. Лукич попросил:

Нария падо пристроить. Стрелять может, глаз верный. Мой работник.

Прощаясь, паказал Лубоцкому ждать. Другой помония ему тут пе сыскать. Через две педели обещал приехать.

Прошло пять педель, Лукич пе появлялся. Лубоцкий считал дни. Два месяца ждал. Восьмого поября, когда уже прочно, до весны, легли спега и Усолку сковало льлом, Лукич приехал ва розвальнях и отвез Лубоцкого в Канск.

## ВАТВИ АЯАЦТ

Ровпо в три Владимир пришел в кафе «Ландольт». Агент (все-таки «Мартын» пе вязалось с его обликом) уже был там.

- Поехали. сказал он, елва поздоровались.
- Оп жлет?
- О да-а! шутовским басом ответил агент.
   «Жлет» не слишком ди много на себя берсте.
- юпоша? Я хотел спросить, вы условились с Лепиным? Пе-
- жданный гость хуже татарина.
   Иля него все нации равны.— Агсит не улыбнулся.
- «Я задаю педеловые вопросы, обывательские. Волнукос. Если бы агент не договорился, то и не позвал бы с собий».
- Мие все испо,— сказал Владимир. Его не просто ведут, по и восцитывают на ходу.— Поехали.
  Выпла на учави Испый весенций день содине спо-

Выпили па уляцу. Ясный весенний день, солице, сле-

- Путь не близкий, сказал агент. Через весь город, через Рону и дальше, в Сешерон. Вы уже знаете Испеву?
  - Немного. Сешероп где-то возле парка Мон-Репо.
    - Между парком и ботапическим садом.

- Место завидное. У него там видла?
- Сешероп рабочее предместье. Ильич там синмает помик.
- ет домик.

   Одип? С первых шагов Владимир решпл держаться своей линии и при любой возможности укорять Ленина — онин спимает целый помик.
- Втроем. Он, Саблина и ее мать, Елизавета Васильевна.
- Саблина это Крупская, подруга Чачнюй по Петербургу в по ссылке в Уфе. От Нижнего до Жепевы полмира, можно сказать, с велики множеством людей, а цепочка связи совсем короткая: он — Яков — Чачина — Саблина — Лении.
- Авось пирогом нас угостит Елизавета Васильевна.
   Всюду с ними! И в эмиграции, и в Шушенское с пими езпила. в ссылку.
- За декабристами ехали в Сибирь жены, за социалдемократами еще и теши. — заметил Владимир.
  - Агент улыбнулся:
- Ильич ей говорит: «знаете, Елизавета Васильевна, какое самое худинее наказание за двоеженство?»—
  «Какое, Вланимир Ильич?»— «Пве теши».
- Владимир рассмеялся, тут же спохватился, помня про линию, сказал с укором:
  - Вон какие у них отношения.

Естественно, если он всей социал-демократни не дает покоя, живя врозь, то каково его домочадцам?

 Да, пменно такие у них отношения, — невозмутимо подтвердил агент. — Можно шутить, подтрунивать. Это

ужасно, вы не находите?

 Н-иет, собственно говоря, паоборот,— пробормотал Владимір. Все-таки сатана агент, палец в рот ему не клади. «Есля гостлашаюсь с ним по каким-то частностям, это совсем не значит, что я намерен сдать свои припципиальные позиции»,— настропалялся Владимир. Ехоли траммаем, шли пенком. Больше молчали. Заповивался зонявол: через травывайные рельсы перечежкамолодой человек на велосинеле с пузатым баулом вперели рули. Здесь уднавтельно много велосинедиетов, в, казалось бы, пора им запать, как надо переозжать рельсы,— под примым утлом. Этот же правил по косой, колесо понало в колею, бару спедалься, затарахтев, молодой человек покозанному дериуася в вырониял руль. Подпила бауа, стал пристравать его па прежиее место. Астит даже приостановияся, наблюдая за ивм, потом вдруг сказал с доседой:

Ч-черт побери! — Лицо его стало сумрачным.

Владимир оглянулся на велосипедиста — тот уже покатил дальне, — посмотрел на агента: стоило ли расстраивалься вз-за нустяка?

 О съезде Заграничной лиги русских соцвал-демократов вы, вероятно, слышали? — заговорил агент после молчания.
 Слышал. По без подробностей. Для меня все здеш-

ние события — дрязги, и пичего больше.

— Разберетесь. — успокоил агент. — При желании.

Разберетесь, — успокоил агент. — При желания
 Последовало желание:

Это когда Плеханов вызвал Мартова на дузль?
 Я, кетати, так и не понял, за что.

— Был и такой забавный эпизод среди многих прачих. Маргунка пребыва в истериис, Пихавлое му замычих. Маргунка пребыва в истериис, Пихавлое му замычих. Юнитер, ты сердишься, значит, ты не прав, после чего Маргунка вмедал попес по кочкам самого Плечанова. Жорж внервые за всю драчку утратим свой весектринный комор и заговорил о дуэли. Померялись, малей бранится— только тепнател. Жуже всех было Денвну. Перед самым съездом оп разбился, ехал вот так же на велосипеде и утолия в колею. Мы настанялия отложны съезд — Лении болец, по мартовцы в крик: пусть лечится, ны и без нео повоеком. Лении попицал, годова пеценялымы и без нео повоеком. Лении попицал, годова пеценялы-

на, глав, а те ликуют: Лении побит пе только политически, по и физически, как видите. Вид у него был крайно больпой.— Атент прищурилел, гляда вдаль, лицо его стало замм.— Выдержка у него колоссальная, по он не выносит мелкого скапдала, виата, драчки, территета, как ребенок. На сборища Лиги шел, как на Голгофу, по шел, с повыжой.

Ропу персекків по мосту для пешеходов. Владимир засмотрелся на воду. Своенравняя река. Оборотепь. Еслы в других местах реки как реки, слагаются из ручейков, ручьев, речушек в берту к морю, к озеру, то Ролы, паоборо, вытекает из Лемана— начинает с конда и бежит всинть.

А за Ропой живет Лении, и характер у него чем-то похож на эту реку. «Прежде чем объединяться, нам надо размежеваться». А ведь Волга, река его родины, течет в море... Впрочем, и Рона начинается где-то в горах.

«Тлавное, не надо мудрить, падо сказать прямоя обвания». Обванию не вотому, что меня мекая муха укусила вля что вы мне неприятны лично, я насе не заво и
нотому свободен от предвятности. Я не член партин, но
мося возможность пристально, завитересованно наблыдать за подожением дел в русской социал-демократия,
ва подожением дел подожность под

В Сешеропе одинаковые домики, садики. Меньше, чем в городе, толкотии и шума.

ороде, толкотии и шума. Вышли на улицу Фуайе, и вскоре агент сказал:

- Зпесь

Высокий, узкий с торцоз домик под помером 10. Н зати в пем два этажа, по кажется оп игрушечным, утвым, не похож на российские дома с размащистыми патровыми крышами, с каринзами и петухами, с массинными воротами. Какой-то обуженный домик, узкие окоппа с двумя створками ставеп, все плоско, стесано, безлико. Слишком спержанное строение.

Встретила их пожилая женщина довольно приветливо: «Проходите-проходите», как будто даже обрадовалась тому, что хоть кто-то пришел наконен в их забытый домик на окраине, выражаясь по-российски, на выселках.

Внутри домек был просторцес, чем казался снаружи (в России — наоборот), больная кухня с каменным полом служила, вилимо, и столовой и гостиной, здесь можно было собрать застолье порядочное.

 Сейчас позову. — сказала Елизавета Васильевпа. — Минугочку. — И пошла наверх по опрятной кращеной дестнипе.

 Все сокрушается. — вполголоса проговорил агент. как это они могли поссориться с Юлием Осиповичем. прежде он с утра до вочи процадал здесь, анеклоты рассказывал, а теперь... Собирается пойти к нему, пристыдить: ай-яй-яй, Юлий Осипович, что же вы забыли про нас, каким я вас пирогом угощала...

По лестинце, живо перебирая погами, спустился рыжеватый лысый мужчипа в косоворотке, крепкий, скуластый, с длинными усами, узкоглазый, видимо работник, поздоровался еще со ступенек на ходу, сойдя впиз, протинул руку Владимиру: — Лепии.

Первое мгновенное внечатление — они уже где-то виделись, там, в России, и не один раз. Удивительно знакомый облик, таких много на Волге; по первое впечатление тут же сменилось из-за глаз - очень темных и страшно внимательных, острый взгляд сразу вытесиял обыденность, простоватость: и дальше весь его облик от жеста к жесту стремительно менялся, усложняясь и усложняясь. Владимир просто диву дался: как это он, почему. с какой стати принял его за работника?

Хорошее рукопожатие, не мимоходом, а крепкое, обо-

зпаченног. Ипой супет пальцы тебе, будто счетные палочки— прядержи, гость, чтобы они не рассыпались, и не знаешь, как с ними быть. Оп же не просто подал руку, а — взял твою.

— Прошу.— Легкая картавость, короткий жест в сторону лесгнацы.— чуть склоны голову, чуть принодпляруку, но пе кивнул и не махиул, а, склоныя голову, так и остался на некоторое миновение, оскнику руку и придержал ее, движения быстрые, по без суеты и инчего лишнего.

Поднядись по ступенькам наверх. Три узких двери видимо, злесь три компаты.

У меня почта, — сказал агент, приподнимая перед собой портфель.

 Надюща! — позвал Ленин, затем приоткрыл ближпюю дверь и уже одному Владимиру повторил свое характерное «прошу».

Небольшая компата, узкая койка, заправленная пледом, с одной подушкой, возле койки стул, на пем свеча в бутьяме, второй стул возле письменного стола с книгами, брошюрами, бумагой, свисают разнополосые ленты газетвых вырезок, а посредяне в бумажиом кратере — тяжелая квадраятная чериндыниа.

Лении переставил бутылку со свечой на подокопник, подул на стул, как-то по-детски дупул, оттопырив губы, подал стул Владимиру, себе подвинул от стола и сел в двух шатах.

Ся— и смотрит молча. И в глазах такое вивмание, нитерес, можно подумать, агент пеправильно его пиформировал и потому Ленин ждет бог знает какой важной новости. Принимает не за того — вот какое ощущение возникло у Владимира.

Посмотрел-посмотрел — и сразу:

— А где сейчас ваши товарищи: Заломов, Самылип, Моисеев, Лубоцкий?

— В ссылке. Сергей Мопсеев в деревие Кульчек Мипусниского уезда. — Он сделал наузу, даная позможность Ленину подхватить, сказать: «Знам, знам, бымал в этих местах, как жее, по Ленин не подхватил, внимал молча, чуть клона полову.

Надо же — Ленин поминт их имена, до этого ли сму Владимир рассказал, где сейчас другие тонаринии, прикидыван, как бы это так себя подать, неожиданно: «А последний перед вами собственной персоней» или «вани нокорный слуга», но, глянув в его темные глубокие глаза ватала Ленина будто отсек лишнее из всего наготовленного.— он сказал только.

— А Лубонкий — это я.

— А злуощкий — это и.

— Очень хорошо, очень хорошо! — Глаза Ленниа забасетели искренией радостью, дополняя его в общем-то
сестекие облазнаемые слова. — Трудно выбъралиса? —
Спросма участливо, и от его такого тона Владимир неохиданно для себи ответил:

Да пет, не особенно, легко, пожалуй.

 Гм-гм, не часто услышины такой ответ. — Ленни улыбнулся, гость ему правился, и он этого не скрывал.
 Однако гостю пора бы вспомнить о своей позиции.

- Легко потому, что в вядея цель, стремвают ее достинь в как будго достиг. По здесь-то в пачались груапости. — Владимир перемел дух, пожалуй, можно и пачипать.— Когда и узная, что тут творител...— Он па мітпавение замещкался, ини слова приблазизтельные, примообвищение Ленина пока что пикак не вязалось с ситуащей, хоть тресим — не мотоворинь, собеседник ждет от тобя чего-то совершению другого, но этого мітновения оказалось достаточно, чтобы Ленин вставыя:
- Таорится, зворится, большевики черпь, это вы уже слышали? — Блеск его глаз потух, взгляд стал сумрачным, будго утахшая было боль снова всколыхнулась, по ов пытается ее погасить. Еще один облик — человека ра-

пимого. — Пожалуйста, иодробнее о товарищах, меня питересует Заломов, вы его хорошо знаете? — И снова — голова чуть набок, впитывает.

Лении, в сущиости, перебил его, не поддался гостю, деликатно удержал его в прежнем русле, вернул к началу

- разговора. С Петром Заломовым мы соинлись, подруживнеь, можно сказать, уже в тюрьме. И добавил опить для себя неожиданию: К сожалению. Он менялася будто опиого вятяляла Ленина. Прежде, в Нижнем, не было накакого такого особого сожаления, оп пажил его, выходит, позже, скорое всего, здесь уже.
- Почему «к сожалению»? подхватил Ленин. Чуть коснулись позиции, и он тут как тут.
- Как я теперь понимаю, ничто нам не мешало объединиться с рабочими. Юношеская спесь. Сами Соковы. сами Бупевастники.

Лепин понимающе кивпул — можно не продолжать.

- Когда была создана ваша организация?
- Вскоре после проводов Горького, в ноябре первого года. Мы стали выпускать «Летучие листки», сами...
- Как рабочие, Заломов в частности, относятся к Горькому?
- Очень хороню. Но дучие говорить об отпошения Горького в рабочим, оно виднее, и «Заломом», я частвостя. Алексей Максимович кормил нас весх в торьме, я его знаю с детства, «Не то, ве то говорю». Оп передавля в торьму децьги, продукты, одежду, книги, конечно. Пригласил ва Москвы четырех присъжных поверенных, написал прокламацию в нашу защиту, и только блатодря его вышательству Заломов набежая латорти. Горький сам побывал в Нижегородском остроге, знает, какие там условия. Он нообще замечательный человей. Владимира попесло, ухватился за Горького с облетчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, чтобы повеменить с Талиюй темой, поговорить дока о устоя по детчением, по детчением детчен

чем-то живом, бесспорном, безраскольном.— Оп очень любит всякие искусства, советовал мне непременно стакудожником. В девятисстом году оп сидел в одной камере с Зиповнем Свердловым, братом моего друга Якова. Кстати, запомите это имя: Яков Свердлов! Он будет великим революционером!

Лении быстро улыбнулся, сощурился, видимо, развеселила его юношеская предапность другу, во всяком случае, столь напористая рекомендация Ленину, судя по всему, поправилась.

Он тоже был членом вашей организации? — упор на «вашей».

 Нет, Яков был больше связан с комитетом РСДРП,
 с Чачиной, оп жил в Капавино, ближе к рабочим,— неколько упавшим голосом отвечав Твадимир, видя, как моментально собеседния все учитывает, нанизывает на свой кукан, велает вывозна.

И что же Горький в камере с Зиновием Сверпло-

вым... - напомнил Ленин.

— Нознакомидся он в тюрьме с Зиповием, а потом, когда вышли, услышая его игру на скрипке, поляд, какой от талантлявый, ему падо учиться, по еврея не примут в филармопию. И что вы думаете? Горький окрестил Зивовия в перквых усыповил, и стал Зиповий Пешковым. Ускал в Петербург, что дальше — не вакаю.

 М-да, это характеризует. Скажите, а какой вы литературой нользовались для «Летучих листков»? Что во-

обще читали?

— «Царь-Голод», «Исторяческие шисьма» Лаврова, много Михайловского. И, конечно, «Монистический ввляд». Для меня лично это очень важная книга.— Бладвикр испытующе посмотрел на Ленина, что он скажет о книге своего противника? Настая момент.

 Замечательная книга, согласился Ленин, попяв ожидания собеседника, но не намереваясь к нему подлаживаться.— Плеханов — выдающийся пропагандист марксизма! А «Искра» по вас похопила?

Доходила, по студентов опа... почти не интересовала

«Почти» — мягко сказацо, опа их совсем не интересовала.

— А рабочих?

 Один больше читали «Рабочее Дело», другие «Искру». Между прочим, сормовская полиция визапредписание особо следить за рабочими, которые умеют читать, выделяются умственным развитием и которые регльют.

 Пьянство, иднотизм и певежество — опора режима, так-так! Значит, больше все-таки «Рабочее Дело»?

— К началу второго года «Искра» стала более популение образи, она даже деньти собирали, просили комитет выписать «Искру» в их полиую собственпость. Но интеллигенция по-прежнему... считала «Искру» малошитересной.

Это естественно, — вставил Лении.

 Почему же естественно? В Нижнем довольно большой отряд интеллигенции передовой, демократической, опа, знаете ли...

И опять в ту кратчайшую паузу, которая потребовалась Владимиру подыскать слово, Лепин вмешался и продолжил его мысль, однако круго загнув ее на свой лад:

— Она остается буржувайо-демократической,— выделы «буржувайо», до тех пор, пога не првые точку арения рабочего класса. Если в период кружковщины разинца между интеллигентской и пролетарской исахологией период тувствовалась так остро, то теперь, при переходе к сплоченной партии,— а «Искра» именно к этому и взада— потребовлась кругая ломка психологии прежде всего у интеллигенции, которая при всем своем передоваме и демократичности отличается крайним видивидуа-

лизмом, неспособностью к дисциплине и организации. Вы не согласны?

Собственно говоря... это моя мысль!

Ленин рассмеялся, глаза заблестели почти до слез. — Извините, — сказал он мигко, благодушпо. — Позаимствовал. — Солирарность его порадовала, непосредственность рассмещила.

«Моя мыслы. Если пе мысль, то предчувствие мысли. Именно так: песпособность к двецивляне и организация (падвидуалам, канедый рвет знам к себе. Еврапиский ералаш, одним словом. Его мысль, только Левни ее обобшил я въправял...

 А как вы устроились здесь, па что живете, есть ли возможность заработка?

возможность заграситка: «Почему он не спранивает, на чьей я стороне? — недоумевал Владимир. — О том говорит, о сем, о Пижнем, о ссылке, о рабочих да о рабочих и ин слопа о главном. Иля ов пастолько пропицатолен, что понимает: спраниввать нег смысла, лока человек не пристал ни к тому ни к другому берегу, а болгатеста, как...»

Да, действительно он пока не пристал ни к бекам ни к мекам, но потому он и не может пристать, что у него есть определенные принцины. И вот вам один из ник:

 В Женеве есть возможность зарабатывать рисованием вывесок, я кладею кистью, мог бы. По не хочу из принципиальных соображений.

- Вон как, отознавлея Ленин, гляда в пол отрешенво, погружнишеь в какую-те свою мысль. Странию быстран перемена, а ведь слоно-то какое прознучалю: «принципвально», должно бы приковать инмание. По каком же? — петромко, машвиально, думая о чем-то другом, списска Ления.
- Я не хочу этого делать, даже если буду умирать с голоду. Потому что малеванием вывесок здесь, в Женеве, занимался Нечаев.

- Лепин быстро вскипул па него мрачный, сверлящий ваглил;
- По это же смешно. Фарисейство, хапжество, обывательщина. Умирать с голоду п бла-ародные слова говоонть. Эк-кая у вас любовь к фраде.

Просто поразительна перемена в нем, стремительная плотная волна пегодования, хотя голоса он не повысил, только спора отведения замоче

— Печаев малевал вывески, п топерь ни один честный художник не может браться за кисть?! — продолжал Лепии с веселым гневом.— Нечаев издал «Коммунистический Малифест» в переводе Бакупина, одины из первых, кстати сказать, еще в семидесятом году, и вы, социалдемократ, не будете его читать по так называемым приипыпильным соображениям?

Владимир поежплся. Что тенерь, оправдываться? Загородиться порочной тактикой печаенской «Пародной расправы»? Булто сам он этого не знаст.

Спасительно постучали в дверь.

Войлите!

Вошел агент с пустым портфелем под локтем, мельком глянул на Владимира, едва-едва заметно узыблуаси, бес. Тенерь у пих есть козможность наброситься вдеоем, хотя пока в одного хватило. Что ж, давайте. Держись, Бедовый. В схватие ему будет легче, оп, наконец, разоолится в связкит все

 Проходите, Мартын Николаевич, у пас принципиальный разговор, — сказал Лепин без всякой пропии, не пумыя ставить в кавычки позинию собесенника.

думии ставить и мажити политию осоесидитам.

Вес-таки удивительно оп меняется, не знаещь, чего ожидать, всякий раз у него непредмаденная, не как у дружих, реакция. В конце концюв, на «не хочу маденать вывески» можно было посмотреть раздумчиво, с поциманием— что ж, убеждения есть убеждения, дело сугубо лине. Стремление быть инстохими на честолюбия, скомпро-

метпровасшего революционное движение скапдалом па исю Европу, пожально, что ж... Но Лении пе стал раздумывать, а сразу вления оненку, от которой одип может вабрыпдить и обидеться, а другой призадумается. Для него дело Нечаева есть дело Нечаева, а интеллитентская фраза есть интеллитентская фраза, «бла-вродные слова», И действительно, Печаев не только выйески малова, он още и ходал по Женеве, ел, пал дышал, так что же тенерь нельзя ходить, есть, дышать, если ты такой принциниальный?

Жаль, что я не присутствовал, — сказал агент. — Так

и не услышал, с чем пришел к вам наш земляк.

— Это вы сейчас услышите, — наприженно сказал Владимр, не сказал, а занямл. — Разговор у нас действительно вежный, для меня, во всиком случае, по я ение не сказал тавното. А я обязам сказать, должен, навче... — «Эккая у вас любовь к фразе». Но он все равно выскажет наболевшее, и именно так, как им было продумано зарашее. Каким он будет завтра, покажет время, а сейчас он такой, как есть, и это у него не любовь к фразе, а правтевния появщяя. — Есля я не выскажу вы того, что думаю по поводу раскола, я перестапу уважать себя. В расколе вниоват Ленши, такоро мнение мпостебя.

Тлубокие, темпые глаза Пепша не мигая смотреля на него, и у Валанмира друг возвивко ощущение промаха, как будто оп шел-шел сюда, нес груз, на пом четко Фуабе, 10, Ленниу», оп тапшл его сюда, пыхтел, свалил авписанто, четерон, улита обучает образа об деле об дел

прав. И Владимир закопчил, придавая голосу твердость:

Лично у меня сложилось такое же убеждение.

 Только зпания дают убеждение, — пегромко тотчас сказал Лении, выделив «только знания».

Фраза вмела смысл сама по себе, вне связи с разговором, и в то же время в ней прозвучал скрытый упрек: вы мало знаете, молодой человек, для того чтобы сложилось убеждение.

«Виюват в расколе...» — глуховато повторил Леппи.
 Певелика для пего повость, по привыквуть он к пей ие может. — Странен сон, а милостив бог. — бодрее продолжал оп. — Насильно мил не будешь. — И дальше с задором, ульабчиво: — Насильно мил пе будешь, но мы всотаки попробуем, да, Мартын Николаевич?

Владимир вдруг рассмеялся, легко и обрадованно, «конечно же падо, пробуйте!»

- Мие оч-чень, оч-чень хотелось бы разобраться, товарищ Лении!— воскликиул он, чувствуя, что потеряжел, не владеет собой.— Моя убежденность больше похожа па растерянность, на раздвоенность.
- А мне оч-чень, оч-чень правится ваша искреппость! — в топ ему отозвалси Лении.— А колебания ис страшны, раздвоенность — это момент развития, радуйтесь.— Он рывком повернуаси к столу, заваленному журналями, киптами, рукошисями, онн не были свалены в кучу, не располявлись, как тесто, а дожали в порядке, тижелыми стопками. Сдината стопки, Лении склонился, и в свете окна видней стал выпуклый лоб, круппан, надежная голова. «Его легко рисовать,— отменты Валдимир.— Только вот глаза ухватить трудпо..» И еще подумал, что в такой выпуклой голове не может быть плоских мыслей, природой исключено, но это уже, пожалуй, салобовь к фразе».

— Вот вы и будете третьей стороной в нашем споре.— Он вдруг захохотал, закинул голову.— Спо-о-оре!— Еле выговория с веселым бешенством: — Свара, свадка, сиолочизм, склока, — о ведекий и могучий русский ялык! — Оборвал смех, даже зыпыхался слегка. — Это они называют свободной дискусскей — торганисетво, демагогия, слястви!— Он восклидал, продолжая яскать, наконе выдернул из стопки несколько скрепленных странии, подал Вадимиру: — Вот, пожалуйста. Ищите ваши ошноки, пеубодительность, оппортунизм. А силетии — сплетией факта не песепийсешь.

Владимир осторожно принял листки, текст отпечатан па «Ундервуде», вчитываться пока не стал — потом, вимательно, — осторожно свернул в трубку, чтобы по помять.

помять.

— Возьмите «Трибунку», старая.— Ленип подал ему газету — завернуть. Впимателен.

— Меня вы пайдете в кафе «Ландольт», — учтяво скавал агент.

зал агент. Ясно, он остается, а Владимиру пора идти. Однако спешить не хотелось, опять остапется в одипочестве.

Спова посмотрел па стол и спова привлекла внимание черная массивная чернильпица. «Не хватает ему полета, романтики, грома, молнии», — говорил Дан.

Как жерло вулкана, — сказал Владимир, кивая на чернильницу.

Сейчас Ленип скажет, где он ее взял, такую примечательную штуку, кто ему ее подарил, может быть, при-

вез он ее из Енисейской губерпии...
— А вы поэт, Владимир свет Михалыч,— сказал Лении, и только сейчас Владимир поиял, какой образ создвл: жерло вулкана, лава, всесокрушающая, испепеляю-

Лепви повернулся от стола, живо супул руки в карманы, качпулся с носков на пятки, словно разминалсь песле долгого сидения.

— Если верить Наполеону, — глаза его лукаво щури-

шая.

лись,— пушка убила феодализм, а черпила убьют ныпешний строй.

И снова другой облик, еще одна грань — уверенность в своем деле. И бесстрание — ведь кто-то может сказать: по страдает скромпостью Ленин, кто-то может, а ему наплевать, «сплетией факта не перешибениь».

Владимир, пакопец, распрощался.

Вышел из домика, постоял, глотая весенний воздух, чувствуя себя несколько опалелым.

За каляткой он нетернеляво развернул свое новое бремя взамен того, с которым пос долд, глянул на заголовок: «Рассказ о II съезде РСДРП». Первые строчки жерпо подчеркнуты: «Это рассказ назначен только для личных знакомых, и потому чтеще его без согласия автора (Изеннай завис чтешко чте строить строить

Он быстро пошел в парк, решив тут же, не откладывая, прочитать все, начало его заинтриговало.

«Насильно мил не будени», по мы попробуем...» В сущности, та же самая мысль, которая удивила Владимира еще в Москве, когда он читал «Что делать?». Сопивадомократического сознания у рабочих и пе может быть. Опо может быть принесено только извие—та же самая мысль.

В парке он сел на свеженокрашенную скамейку. Ио прежде проверил — не прилипиу ли? Нет, сухо, чисто. Отметил: только так, все на повой основе. Чистой. Свежей. Неподалеку два садовника копошились на клумбе. Прохаждой тянуло с озеера, покачивались ветка с набусшими почками, готовыми вот-вот лопнуть и обнажить зелень первой листвы.

Итак, «только для личных знакомых». Отныве он той прежде всего. Если оп, разумеется, вовремя не одумается, не откажется от такого знакомства. Зенятняя оттучания: поучай пока нет. по враги уже натогове. Что ж. совсем неплохо, мобилизует, заставляет расправять плечи. «Обстоятельства в такой же мере творят людей, как люди творят обстоятельства».

Спачала — выборочно, о главном, о первом параграфе, о разпогласиях, потом уже все подряд. «Ищите паши ошьбии, пеубедительность, оппортуннам». Авось и пайлем

4...Состав съезда определен быд предварятельно Организационным комитетом, который ямол право, по уставу съезда, приглашать па съезд кого найдет пужным, с совещательным голосом. На съезде была выбрава, с самого начала, комиссия для проверка мапдатов, в которую (комиссию) перешло все и вся, отностивеся к составу съезда. В скобках сказать, в в эту комиссию вошел буддист, который взамором брал всех членов комиссии, задержав и х о. 3-х часов почи и оставитьсь все же «при особом мнении» по каждому вопьоси.)

Начался съезд при мирной и дружной работе всех искряков, между которыми оттепки в миениях быля, конечно, всегда, по наружу эти оттепки, в качестве политических разногласий, пе выступали. Кстати заметим наперед, что раскол искряков был одним вз главных политических реазультатов съезда.

Повольно важими актом в сямом почале съезда был выбор боро или президиумя. Мартов столя ав выбор 9 лип, которые бы на кождое заседание выбирали но 3 в боро, причем в состав этих 9-т оп выслаг даже бупдиста. Я столя за выбор только трех на кесь съезд, в притом трех для «держания в стор-тости». Выбраны были: Пасканом, и в товарят Т. ...Разпотласие между мнюю и Мартовым по вопрочу о бюро (равномласие, характерное с точки зреиня исего дальнейшего) не повело, одиако, пи к какому расколу для конфанкту; дело узадилась как-то мирно,

само собою, «по-семейному», как улаживались большею частью вообще дела в организации «Искры» и в редакции «Искры»».

Здесь, помалуй, Ленин эря успоканвает своих еличных знакомых». Если у Мартова есть самолюбие, то оно ужо ущемлено дважды: не прошлю его предложение о выборо девяти, а сам он не вошел в число трех. Важный фактор, А предложение Ленина едля держания в строгоствуже накнет есковыми рукавидами». Одпако пусти бущдиста в президиум, и он вместо съезда устроит берлинский ералаш. Так что позвольте, уважаемый автор, с вами не согласиться насчет «мирно, само собою», «по-семейному», тут уже некая закавыка возникает.

Пойдем дальше.

4...Во-первых, стоит отметить оплаод с «равноправнем замков». Дело имо о привитин программы, о формулировке требования равенства и равноправности в отношения важков. (Каждый пуикт программы обструкцию и чуть ли не Уз. съевда, по отменять обструкцию и чуть ли не Уз. съевда, по ремени, ущало на программу)). Бундистам удалось здесь поколебать ряды искряков, внушив части их мысль, что «Искра» не хочет «равноправня ламков», тогда как на деле редакция «Искры» не хотела лишней формулировки. ...Страсти равгорелись отчаянию и режиме слова бросанись без числа...

Прямо скажем, Владпиир ожидал большей солидности, все-таки не студенты и не рядовые эсдеки, а делегаты от комитетов из России, доверенные посланцы. Уж

слишком это ему знакомо.

«Другой энизод — борьба на-за § 1 «устава партии». ...Пункт 1-ый устава определяет понятие члепа партии. В моем проекте это определение было таково: «Членом Российской социал-демократической рабочей партин считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций». Мартов же вместо подчеркнутых слов преплагал сказать: работой под контролем и руководством одной из партийных организаций. За мою формулировку стал Плеханов, за мартовскую — остальные члены редакции (за них говорил на съезде Аксельрод). Мы доказывали, что необходимо сузить повятие члена партии для отделения работающих от болтаюпіях, для устранення организационного хаоса, для устранення такого безобразня и такой нелепости, чтобы могли быть организации, состоящие из членов партии, по не являющиеся партийными организациями. и т. д. Мартов стоял за расширение партии и говорил о широком классовом движении, требующем нирокой — расплывчатой организации и т. д. Курьезпо, что почти все сторонники Мартова ссылались, в защиту своих взглядов, на «Что делать?»! Плеханов горячо восстал против Мартова, указывая, что его жоресистская формулировка открывает двери оппортунистам, только и жаждущим этого положения в партии и вне организации. «Под коптролем и руководством» - говорил я - означают па деле не больше и не меньше, как: без всякого контроля и без всякого руководства. Мартов одержал тут победу: принята была (большинством около 28 голосов против 23 или в этом роде, не помню точно) его формулировка, благодаря Бунду, который, конечно, сразу смекнул, гле есть щелочка, и всеми своими пятью голосами провел «что похуже» (делегат от «Рабочего Дела» именно так и мотивировал свой вотум за Мартова!). Горячне споры о § 1 устава и баллотировка еще раз выяспили политическую группировку на съезде и показали наглядно, что Бунд + «Рабочее Лело» могут решить судьбу любого решения, поддерживая меньшинство искровцев против большинства».

ровцев против оольшинства». Два года пазад Владимир охотно голосовал бы за мар-товскую формулировку. И не по молодости, не по глупо-сти, а в полном соответствии с тем положением, которое сти, а в полном соответствии с тем положением, которов сложилось у вих в Нижнем. Был Нижегородский комитет РСДРП и была Нижегородская социал-демократическая организация. Попробовал бы кто-пибудь тогда объединить вх. завопили бы в один голос — зачем? Комитет, так сказать, взрослый, организация — молодежная, котя тому же Пстру Заломову было двадцать пять лет, а Сергею Моп-сееву двадцать три. Комитет припял решение провести 1 мая демопстрацию в рабочем Сормове, организация припяла решение провести демонстрацию в самом Нижпем. Комитет на случай разгона и арестов приказал некоторым своим товарищам, уже известным полиции, на дером своим говорация, уле вовестыми полиция, на де-монстрацию не выходить, отсидеться дома, чтобы потом продолжать борьбу. «Поспешность, как было скваано, пужна при ловле блох». Организация же и мысли такой не допускала, рвались в бой все, викто не пожелал отсижнне допускала, рвались в оон все, викто не пожелал отсижи-ваться для какого-то там проблематичного сохраневия сил. «Безуметву храбрых поем мы песню». Комитет выска-заяся решительно против демонстрации в Нижнем — к чему бессымсленные жертвы? — по горячие головы, преяде всего Монсеев с Лубоцким, стояли на своем: выйдем де всего монсеве с луобидкам, стояли на своем: выплом — и точка! Стороны собирались в лесу на сходку, спорили до хрипоты, к согласию не пришли. И вот 5 мая под вечер в городском саду на берегу Волги, где собралась гуликшая молодежь, раздался вдруг лихой свист, быстро сбе-жались демонстранты к Георгиевской башие кремля, подняли красное знамя со словами «Полой самодержавие!» и запели: «Вставай, полнимайся, рабочий нарол. вставай на борьбу, люд голодный!» Рослый, высокий, как мачта, столяр Михайлов размахивал знаменем. Толпа гуляющих сначала замерла, потом двинулась к ним. Попабежали жандарым, пытались пробиться к знамени, по молодежь пе пускала. А Пуборкий еще усней бросить в толиу натку «Летучих листков». Подоспел вовисили караул, началось избиение демонстрантов. Откуда-то по наглали пустых телег, хотели побросать в них смутьянов, по они отбивались, возникла свалка, и все-таки в окружения жандармов, солдатского караула в с вереницей пустых телег три десятка бунговщиков были препровождены в торьму. Все дорогу, кстати сказата, они не закрывали рта, пеан, орали во всю мочь: «Вставай, проклитьем закременный...»

До сих пор по спине мурашки, этого часа ему викота пе забыть, ведикого полъема в дахолювения, бестрания и ликования— пичто их не могло пи напугать, пи сломить Демонстрацией он будет всегда гордиться, викто ему не запретит, никто его не переубедит, что опа была напрасной тратой сил.

Хоти так оно и есть — напрасной тратой. И факт остается фактком — с комиететом они действовали вранибой, о какой-то там двециплине не могло быть и речи скобора, самостоятельносты! Именно так и было: без всякого контроля и без всякой организации, Ленни плав.

Да так было не только в Нвжнем. В Петербурге действовали врозь аж три соцвал-демократических оргавизация, и каждая памеревалась постать своего делегата на съезд. В Саратове вместе жили не тужили в одной организации эсдеки и эсеры без всяких разногласий. Так что призыв Ленина: «Прежде чем объедилиться, нам надоразмежеваться» — прозвучал не случайно, он отражал подожение на местах...

Итак, по первому параграфу Владимир голосует вместе с Плехановым. Ленип его убедил. Почему, спрашивается, Лепип? Жизнь его убедила, его личный опыт, опыт миогих других. Который, однако, учтен был и выражен

яменно Лениным. Так что ясно с первым параграфом, Как будто бы ясно, но! Победил-то все-таки Мартов, а Плеханов с Лениным подчинились голосованию, а значит, и ты, Лубоцкий, выпужден будешь подчиниться, если намерен признать решения съезда для себя законом.

Ситуация...

Но почему победитель Мартов разъярился, почему началась склока, свара, свалка, сволочизм? Или все это было потом?

«Несмотря на эту порчу устава, весь устав в целом был принят всеми искряками и всем съездом. Но после общего устава перешли к уставу Бупда, и съезд отверг подавляющим большинством голосов предложепие Бунда (признать Бунд единственным представителем еврейского пролетариата в партии). Кажется, один Бунд стал здесь почти против всего съезда. Тогда бундисты ушли со съезда, заявив о выходе из партии. У мартовцев убыло пять их верных союзпиков! Затем и рабочедельны ушли, когда «Заграничная лига русской революционной социал-демократии» была признапа единственной партийной организацией за границей. У мартовцев убыло еще 2 их верных союзiesuni

...Скандалом было возбуждение вопроса об утверждении старой редакции, ибо достаточно заявления хоть олного редактора, чтобы съезп обязан был рассмотреть весь целиком вопрос о составе ЦО, не ограничиваясь простым утверждением. Шагом к расколу был отказ от выбора ЦО и ЦК».

Можно закурить и передохнуть - сейчас пачпется самое главное.

Садовники закончили свою работу, спяли длиппые фартуки, сложили их и уппли. Черная рыхлая клумба приняла очертания торта. В центре ее зеленела рассада. Солице клонилось к закату, в парке прибавилось публики,

по несчаной дорожие вокруг клумбы двяпулся хоровод пяпек, мам и бабущек с цветными детскими колясками. Чинно, медленно. Старики с газетами занимали кращеные скамейки, по к Владвияру потему-то пикто пе поделживался, любезные женевцы словно чувствовали вакность момента в судьбе этого одинокого русского на голубой весенией скамейке.

Значит, после ухода питерых бупдистов и диоих рабличедев состав съезда в определенной степени выравлялся. Почему упили бупдисты, политию. Поиять рабочеденье тоже петрудно — они остались без дела. Если Лига объявлена единственной партийной организацией здесь, то «Союз русских социал-демократов за границей» се своим мурналом «Рабоче» Дело», отражавшим точку врешия «экономистов», утрачивал всякое политическое загачение

На съезде, таким образом, остались, можно сказать, почти все свои. Тем не менее началась бела.

почти все свои. Тем не менее началась бода. Владимира сразу же насторожилла фраза Ленина: «Скандалом было возбуждение вопроса об утверждении старой редакции». Непомятио, то тут скандального. Есла шсстеро членов редакции — Плекапов, Лениц, Маргов, Аксельрод, Засулич п Потресов (Старовер), создателя Центрального Органа, авторитетной газеты, хорошо себя проявиля, то что пожет быть скандального в вопросе об их утверждений? К чему еще какие-то выборы?

«И лично, за несколько подель до съезда, запила Староверу и Мартову, что погребую па съезде вмборъе редакция; я согласился на выбор 2-х троек, приччы имелось в виду, что редакционная тройка мибо коинтирует 7 (а то н больно) лиц, либо оставется одна (последняя возможность была специально оговорена мном). Старовер примо даже съязда, что тройка значит: Пасханов + Мартов + Ления, и я соласился с ним,—по такой степени для всек и воегда было яспо, что только такие лица в руководители и могут быть выбраны. Надо было озлиться, обидеться и потерять голову после борьбы на съезде, чтобы приняться задним числом нанадать на целесообразность и дееснособность тройки. Старая шестерка по того была педесспособна, что опа ни рази за три года не собралась в полном составе — это певероятно, но это факт. Ни один из 45 номеров «Искры» не был составлен (в редакционно-техническом смысле слова) кем-либо кроме Мартова или Лепина. И ни рази не возбуждался крипный теоретический вопрос никем кроме Плеханова. Аксельрод не работал вовсе (ноль статей в «Заре» и 3-4 во всех 45-ти №№ «Искры»). Засулич и Старовер ограпичивались сотрудничеством и советом, никогда не пелая чисто редакторской работы. Кого следует выбрать в политические руководители, в и е и т р. — это было ясно как день для всякого члена съезда, после месячных его работ.

Иеренессине на съезд вопроса об утверждении старой редакции было неменым провоцированием на скапдал. Неленым,— ибо оно было бесцельно. Если бы даже

утвердили шестерку,— один член редакции (я, например) потребовал бы переборки коллегии, разбора внутренних ее отношений, и съезд обязан был бы пачать пело сначала.

Провопированием на сващдал,— нбо пеутверждение должно было быть полято  $\kappa a \kappa + \delta u \delta a$ ,— том как выбор заново ровнехонько инчего общлюто в себе не включал. Выбграж п ЦК,— пусть выберух и ПО, Нет речи об утверждении ОК,— пусть не булет речи и об утверждено реалкии.

По попятно, что, потребовав утверждения, мартовцы вызвали этим протест на съезде, протест был воспринят как обида, оскорбление, вышибание, отстранение... и пачалось сочинение всех ужастей, которыми питается теперь фантазия досужих сплетников!

Редакция ушла со съезда на время обсуждения вопроса о выборе или утверждения. После отчастнострастных дебатов съезда решил: ста росле отчастнострастных дебатов съезда решил: ста рася редаж ца x ле y та е p ж $\theta$  а е r с a. (Один мартовец держал r гахую речь при этом, что один делегат закричал после нее секретарю: вместо точки поставь в протокоме слезу!)

Только после этого решения бывшие члены редакции вошли в залу. Мартов встает тогда и отказывается от выбора за себя и за себих коллег, говоря всякие стращные и жалкие слова об «осадпом положении в партив» (для невыбранных министроя?), об «исключятельным заковах против отдельных лиц и групп»...

Я отвечал ему, указывая невероятное смешение политических понятий, приводищее к протесту против выбора, против переборки съездом коллегий должпостных лиц партии

Выборы дали: Плеханов, Мартов, Лепин. *Мартов опять отказался*. Съезд принял тогда резолюцию, поручающую двум иленам редакции ЦО кооптировать себе 3-го, когда они найдуг подходящее лицо».

На скамейку поделя две девушки, по виду студентия, и мяло грассируя и гундося, заговорили по-французски. Владимир поиля только: Поль Верлен... декаданс... шарман. Они восхищались стихами и, посматривая на рукопісь в руках молодого человека, педоумевали, как южно питересоваться чем-то другим. Зпали бы опи, какие страсти в этой прояс.— Верлену пе передать.

Старая редакция... Вера Засуляч — живой символ отмищения и страведивности, имя ее оставется вывасета в революционном движения. Она достаточно сделал для и встория, чтобы позволить себе инчето не делат в редакции. Но Лении — человек дела, в этом Владимир убедился с ессопия, человек пледельно откоровенный помям, жесткий, оп не намереп превращать редикцию в папоптякум, в музей восковых фитур, для него те, кто не помогает,— мешают. Личивя воля Ленина— выбор тройки— стала волей съезда. И Вере Засулич, оставляюсь на пьедсестале, можно было великодушно с этим решением согласиться. Но опа скромная жещицива, не ощущает своего величия и потверенена простым человеческим слабостим, тем более что слабости отчанные подогреваются другими простыми смертными, она обижева, которена, расстороена.

«Рассматривая поведение мартовцев после съезда, их отная от сотрудничестве (о коем редокция ДО их официально просила), их отяла от работы па ЦК, их пропатавлу бойкота,— я могу только сказать, что это безумная, персотойная учаенов партик полытка разорвать партико... из-за чего? Только вз-за педовольства составом центров, ибо объективно го да к от в этом мы разошлись, а субъективные оценки (вроде обиды, остораения), патнания etc. etc.) ссть плод обиженного самолюбия и больной фантавли.

Эта больная фантазия и обиженное самолюбие приводят прямо к повориейшим слестизм, когда, не знач не виде неей деятельности поемы центров, распространиям служи об их «недееспособности», об «ежовых руквицах» Ивана Ивановича, о «кулаке» Ивана Никифоровича и т. д.

Доказывание «недееспособности» центров посредством бойкота их есть невиданное и неслыханное нарушение партийного долга, и никакие софизмы не могут скрыть этого: бойкот есть шаг к разрыви партии.

Русской социал-демократив приходится пережить последний трудный переход к партийности от кружковщины, к сознанию революционного долга от обыватольщины, к дисциплине от действования путем силетен и кружковых давлений». ...Странию все-таки, что девушки загонорная вменно верьене. Может быть, побивали в музее только что, видели бюст его — голова очень похожа на Ленина. А Верлен, говорят, похож на Сократа. Еще одна ценоча... По каким-то невидимым путям идет связь во премени и в пространстве, только присмотрась, прислупыйся и мир вокруг полон совнадений, возрождения, разноли-кого единетва.

Одна из девушек достала из сумки бриошь, разломила ее пополам, подала подружке, и обе подпесли белый пышный хлеб ко рту и па мгновепие будто принохались, как

к цветку, прежде чем разжать губы.

Владимир отвел глаза в сторону. Сразу вдруг вспомнил дом, клеенку на столе, пестрый передник матеры. Дивню вздомул. «Надо сегодия паписать домой. Мами, я уже большой, не тревожься, не плачь. И думать сра-у о другом, о другом! Почему-то больпо, все еще слишком больно вспоминать о доме.

«Надо жить проще, говорит ему Дап. — Пойдем сегодия к девицам, у меня тьма зпакомых в университете. Хорошенькие глазки, тонкий стан — и сразу будет у теби гомония с миром».

А Владимиру не хотелось. Казалось, он зря только потратит время, такое пужное, заграничное, отпущенное ему судьбой для... для чего?

«Жить проще». А он считает, в эмиграции жить пель-

вя, можно только готовиться. Как на курсах, которые тебе слишком дорого стоят.

«Зачем тебе столько знать? — вопрошал Дап.— Пле-

«Зачем тебе столько знать? — вопрошал Дап. — Плеханов, Маркс, философия. Лишнее знание — лишняя

скорбь».

И опять не то, хотя и мудро вроде бы про скорбь. Знает оп слишком мало, и скорбно ему не от избытка, а от недостатка. Не может он здесь спизойти до «просто жизни», захочет, да не получится. Та же проблема перед ппм, что и в Рождественском, — как человеку стать челом века.

«А пе слишком ли высоко ты ставишь свое предпазначение?» — придирался Дан.

Нет, пе слишком. Предпазначение — каждого! — пельзя ставить ниаче — только высоко. Вот потому и пет у пего здесь так пазываемой личной жизпи.

Владимир выправился, подпля глаза — вечереет, густосинее небо, тонкие ветки сеткой, и ему легко — от веспы, от влажного ветра с озера, от смутных падежд. Еще прислупался и девушкам, пожваел, не знает французского вали бы строчку из Верлена на память, подходящую, поднадел се секамы и полне.

Над Роной постоял па мосту, посмотрел на островок посреди реки, на нем среди деревьев намятник Руссо — изгнанному, а потом ставшему гордостью...

Постоял, посмотрен на воду — теперь опа течет в друую сторолу. Уемехиуася: как мало падо, чтобы обратить реку венять,— повернуться вокруг себя, всего-пакего. Веномина упримы, которого працумал по дороге в Сешероп,— все к морю, а он ва моря. Но ведь можно в такой образ влюжить в другой смыся — от мыссы пародной, вобраве чаяния в падожды, оп ввется в певедомое, песя волих волиение гаубии в повым дали.

Владимир соме по сожидал, что может палнать своей поресной княсо-те интеррес у Денины, которого навываля в генералом, в пентралистом, ущизмисм, человоком нестопорчивым, реаким. Выходимо, Дивин — нути па нотах, прыо на ниее зедеков. Опшко при всом ях тидания выдумять оскорбление покруче, микто не отказывал Деницу в остроте ума, в твердости его позиции и вообще в мага.

Как бы то ни было, что бы там ни говорили, а лично для Владимира Лении оказался первым человеком, пожелавшим узнать, что представляет собой сей молодой бег-

лец из России, что оп видся, что пережил, о чем думал. Первым человеком, для которого их ивижегородское дело оказалось интересным, вляным, а разделение их на студентов и рабочих еще и показательным. Трудио было предположить, что их скромные имена адесь так хорошо известны.

Это — в общем, а в частности — с ним хочется говорить, с ним легко и трудно, он не дает тебе растекаться мыслью по древу, подталкивает твой рассказ, тянет именпо ту ниточку, которая для него важна, существенную, значительную, ты о ней и не подозревал прежде, а теперь видишь ее значение вместе с нпм и самому себе диву даешься — надо же, на что способен. Ленип спрашивал, впитывал твой ответ и приглядывался, прощупывал, кто ты есть, что собой представляещь как личность. Переосмысление, персоценка происходили тут же под его жадным взглядом, от его дотошных вопросов. Лепин совсем не говорил о себе, и не только из скромности, просто ему не требовалось — о себе, он хотел впать о других, обо всем, что творится в России большой и малой. - знать, зпать, впать, «Только знания пают убежление». Пожалуй, он мог показаться и простаком в своем открытом любопытстве к мелочам, но только на первый взглял, а на самом леле — стоило Владимиру упомяцуть какой-нибуль факт. как он тут же увязывал его с другим, развивал, обобщал, задавал уточняющие вопросы, и в характере их уже заключалось направление ответа и подспулная связь с тем, что оп узнал прежде. Сплеталась единая вязь событий, имен, суждений, и все это устремлялось к цели, которую Ленин препставлял отлично, а Владимир — нет. не понимал, как не понимает начинающий шахматист, почему гроссмейстер сделал именно такой ход, ни вашим ни нашим, без всякой видимой выгоды.

Он непохож на всю другую эмиграцию своим страстным вниманием ко всему и всем, и к тебе в частности, своим неуемпым (они говорят «бешелым») стремлением сделать из кружков партию, а из толны строй.

Рядом с ним Владимир попял, чего ему не хватало, кого,— организации, организатора.

Не слишком ли быстро он это попял — за одпу встречу, за какие-то считапные минуты общения?

Пет, он ждал этого давно, теперь ему нажиется, всегда, с той поры, как остался одни и появылась погребность поразывшлять. Он ждал приобщения два года, очень важные два года своего перехода от вовсти к эрслости. И в его ожиданиях и сомшениях не хватало имещено того, кому все эти их эмигрантские разрознению дела, слова, переживания и страдания оказались бы пужны для соединения, сведения их в острый луч силы, который прочертля бы линно дальнейших лействий.

Ведь не просто на чувства коллектвивама они сюда собраниев, не ради накопления восновиланий о демонстрациях, приговорах, побегах. Все это количество должно стать качеством, повым шагом к какому-то повому действию в новых условиях. Ибо не пойдены всинът по своим стопам, не вернешься тут же в Россию, где тоскует по тебе тюрьма, Уруханский край вли Якутка. Но и здесь ты долго не проживениь, питансь одними спорами, байками, арестанискими иселими, каторикыми фольклором. Падоест скоро демоистрировать свои бойповские качества вхолостую, полемический темперамент, ораторские рудады, хогя для многих эти страсты-мордаети так и останутся на все жизань парашими. — и окономыми.

Версия о Ленине пе совпала. Но не совпала и версия о себе — памерения Владимира призвать к порядку возмутителя спокойствия оказались пустыми клопотами.

После встречи в Сешероне, после знакомства с «Рассказом...» дни наполнились смыслом, появился центр притяжения. Оп пужен Ленину такой, как есть. Не бросиений пи ощой бомбы и никого не убивший. Пачего не сделавиний для революции, почти пичего, если без самоуничижения, по —желающий сделать многое! И посиятить этому не день, пе два и не месяц-другой, а всю свою жизпь.

Оп пужеп Ленину, а Ленип пужен сму — такой, как

Дома он спова перечитал «Расскал.», заполнянсь консотью после дерготии сомпений, педоумения и досады. В последнее время его все чаще охватывала раздражительность, он чувствовал, пришла, наверное, пора погружения в пекхоз эмигрантского бытия. Кажется, еще немного и поедет оп к Форелю в Цюрих лечиться гиппозом, как Аксельрод. Отчанию вскал, к чему стремиться, кого держаться. И потому встреча в Сещероне оказала на пето такое молциеносное лействие.

На другой же день встретился с агентом и попросил у пего протоколы съезда. Оп мог бы их прочесть и раньше, но... пе особенно влекло. А теперь вот ухватился, листал нетерпеливо, вырывая куски то здесь, то там, высматривая знакомые имена, натыкаясь на неожиданные оцепки. Тут были не только параграфы устава, предложения и резолюции, по и различные толкования марксизма, примеры из российской жизни, схватка позиций и характеров, Очень резкой показалась Владимиру предложенная Аксельролом резолюция по эсерам: «... «социалисты-революинонеры» теоретически и практически противодействуют усилиям социал-демократов сплотить рабочих в самостоятельную политическую партию, стараясь, паоборот, удержать их в состоянии политически-бесформенной массы. способной служить лишь орудием либеральной буржуазни, - съезд констатирует, что «социалисты-революционеры» являются не более, как буржуазно-лемократической фракцией, принципиальное отношение к которой со стороны социал-демократии не может быть иное, чем к либеральным представителям буржуазии вообще...»



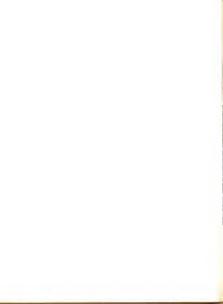

В протоколе двенадцатого заседания 23 июля поймал анакомое имя в сноске: «Председатель читает следующее сообщение: Из Александровской тюрьмы перед отправкой в Икутскую область безкали Махайский и Митеквенч...» Как будто все сговорились убедить Владимира, что Макайский — не миф, а лицо реальное. Бежка из знамешьтого централа, теперь в Женеве и, по словам Дана, ужс мадал свой тоул. Гре теперь его агент Тайга?...

«Рассказ...», протоколы, беседы с агентом, выяснение с ним некоторых частностей, на которые протоколы лишь намекали, - все это позволило Владимиру представить более или менее полную картину жизни эслеков за послепние пва года. Помогли, конечно, и новые знакомства с Грачом (Николаем Бауманом), с Папашей (Максимом Литвиновым), героями побега из Лукьяновской тюрьмы в Киеве — через крепостную стену, с веревками, лестпи-цами, совсем по Вальтеру Скотту, как в средние века. Были здесь Лепешинские, Землячка, Гусев, Ногин, Фотиева, нелавно бежавшая из Вятской ссылки. Но особенное впечатление произвели Бончи - Вера Величкина и ее муж Бонч-Бруевич, дочь священника и дворянский сын. Маленькая хрупкая Вера Михайловна в мололости была пружна с Львом Толстым (еще одна цепочка связи), вместе с ним помогала голодающим в Рязанской губерния, переписывала его рукописи, потом уже вместе с Бопчем сопровождала крестьян-духоборов в Канаду, прожили опи там почти год. Окончила университет в Цюрихе, врач, знает европейские языки и что такое петербургская тюрьма тоже знает. А сам Болч — вот уж у кого действительно бешеная предприимчивость — создал склады марксистской литературы для отправки в Россию почти во всех столицах Европы - в Париже, Лопдопе, Берлине, в Праге, Вене, Амстердаме, в Будапеште, в Софии, а также в Милане и Неаполе, в Марселе, не говоря уже о Швейцарии — в Женеве, в Цюрихе, в Берне, в Лозание, Дружили Бончи

п с Плехановыми и с Аксельродами, по все это до, до... А на съезде приняли тверло стороду Ленина.

Не было тогда разделения и тем более вражды. Жили дружно, конфликты разрешались мирно, «по-семейному». Все пачалось со съезда, бурно развилось после пего, и главный виновник тому — Лепин.

До встречи с ним Владимир принимал как данное: в

смуте виноват Ленин. Однако же после встречи... После встречи «как данное» подтвердилось. Только

глагол «виноват» оказался неподходящим.

Не будем спешить с глаголом, сказал себе Владимир, представив себя одним из многих пепосвященных, посмотрям трезво, в чем причив раскола, можно ли было его избежать, кому вли чему он пошел на пользу, а кому вли чему воред. Подумаем не спеша, прочувствуем, вбо верио было сказано Фейербахом: думать — значит связно читать еваниелие чуметь.

О пользе для непосредственных участников событий пе

может быть и речи, все издерганы, измотаны, больны. Но ведь сами участники — далеко еще не вся Россия,

ни передовая, ни косная. А ведь ей, России, раскол взвестен, и чем дальше, тем больше даются всему оценки, обретают стороны приверженцев и противников, ищут пользу и ищут вред.

Свою выгоду найдет в расколе, к примеру, Зубатов, бывший «свободолюбец», департамент полиции, самодер-

жавие как таковое.

Ну а другая сторопа, такие, к примеру, как оп. Владимир Один-Из-Миогих, прибывний сюда в разгар схватки, когда меки бренчат, а беки молчат, может ли оп извлечь в расколе для себя пользу? Геперь ему камется, окунувшись в эмиграцию, наблюдая, слушая, размышлая, и оп подсознательно вэрастил в себе потребность отделения овец от коздиц, «Так жить пельзя,— думал оп,— раскол. необхолив».— но сама мысль такая выглядела концунственной, контрреволюционной: зачем же раскол перед липом самолержавия?

Так что только в тайне он мог держать свой вывод о нужда в разменевания, а если укт сворить, так как-инбудь поточнее: не раскол нужен и важен, а — возможность обретения повщим. Необходимость пов—еным сторон. А для этого требуется заострение организационной длем. В месиве суждений, в грохоте дебатов на съезде и после него появились наконец стороны, а значит, и возможность, и даже необходимость слеатах выбор.

Раскол в партии или только между ее лидерами?

А может ли партия сохранить единство, если нет мира межну ее липерами?

Надо полагать, может. Но при условии: если партия уже создава, сплочева и организована на определенных демократических принципах, тогда борьба лидеров не поколеблет ее устоев.

Кто же лидеры? Плеханов, Лепин, Мартов — три намсвоее крунные фигуры в русской социал-демократия ко вромени начала съезда, наиболее активные члены редакцен «Искры». Мартов и Левин к тому же соратники и «Союзу борьбы» в Петербурге, вместе арестованы и отправлены в ссымку, один в туруханскую, другой в минусинскую. Почти ровесияки — Мартову тридцать лет, Ления тридцать три. Плеханов старше их на целое поколенее, ему уже сорок восьмой год, натрарах (фактор вроде бы не существенный, однако же стоит его придержать в памити).

До съезда все трое вместе, устремления их едины.

На съезде Мартов выбывает из тройки.

После съезда к нему присоединяется Плеханов.

Ленин остается один.

Бывшие друзья перестают здороваться. Завидев Ленина, идущего навстречу, Мартов переходит на другую сторону улицы. Что же произошло на съезде? Много кое-чего. Можно вспомнить, к примеру, как хорошо пел Гусев, делегат вз Росгова (не на заседания, конечно), настолько хорошо, что привлек внимание полиции, и съезду пришлось кочевать из Брюсселя в Лондон. Если же перейти к делу, выделяются четыре момента: инцидент с ОК (Организационным Комитетом); дебаты о сравноправии язымов (или «об ослах»); спор по первому параграфу устава и, наконец, выборы в партийные центры — в Центральный Орган и в Центральный Комитет.

Тотовил съеда Организационный комитет. Избирался оп дважды, сначала на конференции представителей РСДРП в Белостоке веспой 1992 года, но вскоре почти все его члены были арестованы, и ОК дважды доизбирался: в Пскове в ноябре того же года (когда Владимира из Пижнего перевели в Москву) и в Орде в феврале 1993. В конечном счете в ОК вошли социал-демократы развых оттенков: два представителя группы «ПОжный рабочий», один бущиет (стоям многих), но преобладали искровци, и это естественно— партия создавлавае не по воле стъхий, а под непосредственным и последовательным воздействием «Искры».

ОК тщательно разработал устав съезда, провел его через все комитеты в России, после чего утвердил. В устаев, в частности, говоримось: «Все постановления съезда в се проязведенные им выборы являются решением партив, обязательным для всех организаций партии. Они никем и ни под каким предлогом не могут быть опротстовавы и могут быть отменены или изменены только следующим съездом наотиях.

Если учесть, что партия состояла из разроаненных групп, кружков, то в этом пункте устава уже можно было заметить и «чуковницый цептрализ» и «сковые рукавицы». Однако же устав был принят как печто само собой разумеющееся, оп выражан волю революционеров, являл-

са своего рода честным словом каждого русского социаддемократа, гарантией того, что съезд не превратится в болтовию, в перегитивание каната и тяжкий труд по созыву делегатов, связанный с опасностями, риском, расходами, не пропадет двори.

По уставу ОК имел право кого-то приглаплать на съезд с совещательным голосом, а кому-то отказывать. Так, было отказано группе «Борьба», созданной в Париже в 1900 году. Эта группа прачислила себи к социал-демократин, но больше на словах, а на деле всиякий раз отступала от социал-демократину в тактых, пикакой связи с организациями в России не поддерживала и своими выступлениями вносила разпобой в ряды всдеков за границей.

Получив отказ, «Борьба» внесла свой протест, по ОК отклонил его, причем дважды — до съезда и в начале его, в комиссии но проверке мапдатов. А потом вдруг уже в работе съезда, в перерыве ОК устроял совещание су окока» и по инициативе Штейн, искровия, кстати сказать, решил пригласить на съезд Рязанова, одного из активыстов «Борьбы».

Плехапов, Мартов и Лепин дружно обрушились на неожиданный курбет ОК, обвипля его в непоследователь ности, в нарушении суверенности съезда, и добились резолюдии, по которой ОК не мог влиять на состав съезда. Прени съязал с трыбуны: «"поварищи, бывавшие на заграничных конгрессах, знают, какую бурю возмущения вызывают всегда там люди, говорище в комиссиях одно, а на съезде другое». Тогда Штейп (начхать ей на заграничные конгрессы) заявила о своем выходе из организания «Исков».

Инцидент с ОК показал, что в сплоченных рядах искровцев появились «искровцы, стыдящиеся быть искровпами».

Дебаты по «равноправию языков» начали бундисты.

В проекте программы говорилось о равноправия всех раждан, независимо от пола, пациональности, религии. Бундистам этого показалось мало, они потребовали особо оговорить право кождой национальности учиться на своем языке и обращаться в государственные учиться на своем языке и обращаться в государственные бундет, увемениясь, мамоходом вала для примера государственное коннозаводство, на что Плеханов бросца реплику: о коннозаводстве не может быть речи, поскольку лошади не говорят, а вот ослы иногда разговаривают. Бундисты обиделись, и перерыве дело дошло до сквидала, чуть не до драки. Съезд разденился пополям, бундистам удалось внушить делегатам, и даже некоторым искровцам, будто «Искова дрогить в разговаряя языков.

Равноправие інациональностей необходимо, что и говорить, по нужно, полагают бундисты, вписать еще и «равноправие языков», чтобы съезд не заподоарили в чемнобудь таком-этаком, в русмфикаторстве, папример. Националисты тем и живы, что считают всех других себе подобимми.) Вставить о равноправия замков, хотя само собой должно быть понятно: если равноправие, то во всем, в языке тоже, так нет же, надо вставить слово, чтобы нас не заподоэрпли» (та воре шанка горит?). Вставить слово, не обращая вивмания на принцип равноправия граждан. Бояться не принципиальной ощабки, а того, что скажут перадивые. Вопрос принцилось отложить, собрать комиссию, которая нашла формулировку, принятую ениюстаков.

Позднее, на съезде Лиги Мартов вспоминл: нам сильпо повредила острота Плеханова об ссаях. Левии тоже вувидел в остроте мягкости, уступчивости, осмотрительности, однако нашел странным, что Мартов, признавая припципивальное значение спора, ве утверждает припцип, а лишь указывает на вред острот.

Но это будет потом, а пока на съезде Плехапов, Лении

и Мартов едины и в инциденте с ОК, и в дебатах по языку, хотя ряды искровцев к тому времени уже поколеблены дважды.

Поворот Мартова начался при обсуждения первого параграфа устава, который определял полятие члена партия. Один сочли, что Лении с Мартовым разоплись в межочах, а шотом стали горичиться, не желая уступать другие, — что по существу. Как-пикак, полятие члена партии вопрос серьезный, не эря оп стоят в уставе первым пунктом. «Чем инире будет распростравено название члена партии, тем лучшев, — заявия Мартов. Лучше ля, если распространиять название, форму без должного содержания, этянетку, мундир, тару? Лении же, наоборот, ратовая за необходимость сузять полятие члена партии «для отделения работающих от болгающих, для устранения оргапивационного хаоса».

Горячо восстал и Плеханов против мартовской формулировки, утверждая, что она «открывает двери оппортупистам, только и жаждущим этого положения в партии и вне организации».

Валлимир обратки вивмовие, кстати сказать, на то, то выступления Плеханова приведены в протоволах подробнее других. Георгий Валектиновач навершика проверяя потом секретарские записи, восстатавлявал сокрапиния, вписывал, расширял, как в статье. Свое согласие с Лениным оп выразки в такой визпеватой форме: 4Л не имен предважитого вытидал на обсуждаемый пункт устава. Еще сетодия туром, слушая сторонняков противоположных мнений, я находах, что «то сей, то опый на бок гистси». Но чем больше говорилось об этом предмете и чем винмательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мяе убеждение в том, что правда на стороне Ленина».

Однако Ленин и Плеханов были биты — при голосовании. И ты. Лубодкий, теперь иже с ними.

Тем обостреннее стала борьба при выборах в партийные центры. Й если в споре по параграфу первому Мартов старался придать своим соображениям принципиальный вид, то в отказе его от выборов и в ЦО, и в ЦК уже певозможно разыскать принцип. Политику, похоже, стала подменять психология. Здесь уже Мартов закусил удила и откровенно пошел на разрыв, на скандал - лишь бы против Ленина и Плеханова. Проглядывает трудно определимая, не совсем понятная, но все же очевидная личвая ущемленность. Что-то на него подействовало, выбило из колеи, остается лишь предполагать, что именно. Возможно, повлияла перекочевка съезда из Брюсселя в Лоидон, а Мартов не был одержим онегинской охотой к перемене мест (впрочем, этим не страдали и другие делегаты). Возможно, туманный Альбион давил погодой и не способствовал сдержанности и последовательности в суждениях. К тому же изменился климат не только внешний, но и впутренний - на съезде. Бундисты, получив отказ на свои притязания узаконить националистический прицции построения партии, покинули съезд. Ушли также и представители «Рабочего Пела». Мартов оказался в роли кухарки без горшков и посуды, и теперь не в чем, не с кем заварить кашу, хотя оставались еще его приверженцы из «Искры», явное меньшинство. Вполне возможно также, что v Мартова ко времени выборов накопилось слишком много уступок Ленину и пришла, наконец, пора, по его мнению, стукнуть по столу, решив - «с меня хватит». И тут Мартова понять можно. Уже в инциленте с ОК паметилась трешина в их единстве с Лениным. Да. они громили ОК вместе и добились принципиальной побелы. Организация «Искры» на своем частном собрании, вне съезда, осудила поведение Штейн, своего члена, и Мартов с этим вроле бы согласился. Но когла на пругом частном собрании «Искры» зашла речь о предполагаемых кандилатах в ЦК. Мартов ни с того ни с сего выдвинул туда Штейн. С какой стати? За ее вздорный характер, за анархиви? И получил откая, отвод — важная уступка Ленину, уступка, с которой он уже тогда не пожелал смириться, и и потому «Искра» на свои частные собрания стала сходиться порозиь: 24 — с Лениным и 9 — с Мартовым. Очень важный момент в психологическом отношения.

И еще вспомин, Лубоцкий, начало съезда, когда выбирани превидум. Мартов предложам, девятерых, и въ бирани превидум. Мартов предложам, девятерых, и въбира числе опростобундиета. Лении стоял на выборе трех, и и вышло по его, выбрали Пискавова, Денина и Т. (Красикова). Еще одна уступка. (Лени тактум бундистов — его, устранать обструкции том. По на том. Том. Том. Стором — его, А если и повял потом, так использовал по-своему: при голосования по первому паразграфу.)

Вряд ли стоит забывать и о том, что в молодости, как говорая Владимиру агент, Мартов, жива в Выльно, кходил в Буид и оказал значительное влияние на формирование будновского вандиовлязмам. Виоследствии ои стал искровцем — по рассудку (и инкто в его искренности не сомневалел), а по предрассудку он, вядимо, оставался в определенной мере будновцем. И предрассудко копреки рассудку груз свое временами, штра рокь тайного механязма, прикрытого фразой о чести искровца, о преемственности и коллегиальности.

Казалось бы, после победы по первому параграфу Мартову следовало бы, опутив силу, повести себя спокойнее и достойнее, пусть теперь воличотся и кипитится побежденные. Однако же нет, Мартов пачинает терять самообладание. Плеханов и Ленин подчинились решенню стежда, порявив выделжи у и халимоковне.

Вполне возможно, Мартову после ухода бущистов стоито сиротивье на съезде, победитель понял, что без съеего арьергарда он неизбежно потерпит поражение на выборах, и потому удвоил свою агрессивность, пустился во
вес тяжика

И вот выборы. Задолго до съезда Лении высказал саве предложение избрать тройку в ЦО и тройку в ЦК. Мартов согласялся — до съезда. А на съезде вдруг предложал утвердить старую редакцию, пытаясь тем самым отверить съезд от политической четкости и окулуть его в мутиую воду отношений, в так называемую чистую нравственность.

Если съезд откажет прежней шестерке, не утвердив ее, пенябенка обида: «пам не довернят, а ведь мы...» В то время как выбор заново инкакой обиды не нес. Выставив шестерку па утверждение, заведомо зная, что будут голоса «протяне». Мартов проявил бестактность по отношению и своим же. Потребовав утверждения и получив отпор, он воспринял его как оскорбление, отстранение, выцибание — и пошел-поматия мощимі вал вымымслов-домыслов, обвинений и сплетен, на что так плодовито унивмленное самолюбие.

Съсед выбирает в редакцию Плеханова, Мартова, Ленина. Мартов отнавывается завить свое место, уче открыто не подчинется съезду, завывлеет гордо и громко: кодять в тройку для него— пезасхучевие оскорбиение, мало того, «предположение некоторых товарищей, что я состаптусь работать в реформированной таким образом редакции, я должен считать пятном на моей политической

ропутации». (Почему, спрашивается, политической?)
Съезд закончился. Несмотря на споры и разпогласия,
в целом значение его огромно— приняты устав и первая
программя РСПРП.

программа РСДРП.
А пона Плеханов и Лении остаются в редакции вдвоем. Они приглашают мартовиев сотрудинчать, спачала устко, те отназываются. Притлашают официально, писыменно—отназываются, причем Мартов отвечает тоже писыенно и «с настроением»: я не считаю пужным объясиять могным моего отназа.

Наянцо бойкот. Стороны застыли на своих позициях,

как бы выжидая, куда наконец склонится чаща весов истории. С 46-го номера Плехапов и Ленин выпускают «Искру» впвоем.

Собирается съезд Лиги русских социал-демократов. По пастояпию меньшевиков. Их сейчас большинство. Тот самый съезд Лиги, на который Ленин пришел после велосипедной аварии, больной, перевизанный... Раскол обостриется, нападки на Ленина и тепер уже на Пасхапова достигли предела. Выступления Мартова — сплошной втродукт первов». Плехавов и большеник вынуждены покипуть съезд Лиги. Однако вечером того же дии расстроенный Плеханов сказал Ленину: «Не могу стреиять по своим. Лучше пулю в лоб, чем раскол». Наступает черея Плеханова совершить свой всториче-

ский поворот.

Поворот ли? А может быть, просто выравнивание после крена в сторону Ленина и продолжение прежнего?

Ои короше сознавал, что за последние тридцать лег сделал многое для развития революционного движения. России и Европа отлично внают Плеханова — теоретика, выдающегоси маркасита, ученого по вопросам истории, литературы, культуры, популирного лектора, которому охотно внимают аудитории не только в Женеве, Лозание, Цюрике, по и в Паряже, и в Лопдион.

Он побоялся утраты хотя бы доли своего прежнего влияния. Ему могло показаться, на съезде он потерля больше, еме приобрел. Его детище — группа «Сокобождение труда» порестало жить, слилось с партией. Его соратники по двадатильстной борьбе остались за бортом редакции. Разойдясь с ними, оп расставался, в сущности, с лелом слоей жизни.

Плеханову предстоял выбор. Пойти с Лениным вначило уступить лидерство. Пойти с Мартовым значило остаться знаменем.

И оп выбрал. И ему ненавистно стало слово оппорту-

пизм, отныне он будет не прочь произносить его и писать как «оппортюнизм».

Один из умиейших людей своего времени (Лении говорил, что не встречал людей с такой физически ощутымой свлой ума, как у Писканова), он не обладал в должной мере даром предвидения. Говоря о мире в партии, он думал о прошлом, которое припадлежало сму безраздельно, и устремяляся назад, сам того не замечая.

Нельзя сказать, что он не увядел будущего — он поучял его в позация Ленниа, он предучяствова его правоту, но гордость учителя, провозвестника и паставника вы позволила ему пойти ез атмилок. Он побозлог утраты авторитета, опоры в массах здесь, в Женеве, в Европе, и перешел к Мартову, за которым шло больницего эми-

грации.

Пенни же увлуса другую массу — пролетариат в России, связь с которым Плехапов потерял давно и не по своей воле. Эмиграция стала его бытием и определила сознание. Уваеченный теорией, лекциями, успехом, устоявшимся бытом, уваеченный (а можно сказать и погрязний во всем этом), он утратия за долгие годы вдали и стал олицетворять собой прошлое, пусть славное, пусть достойное, по — уходищее, тогда как именцю в годы его отчуждения от России там, в ее городах, стремительно вырос рабочий класс, окреп, возмужал и нацелился на борьбу.

Когда-то Плеханов и сам пошел на раскол в «Земле и воле» (на «Народную Волю» и «Черный передел»), по то было когда-то, в молодости, а теперь... Лениру летче, оп еще молод и по свойствам своей патуры отовеюду выйдет незамедлительно, если только почувствует, что истина — в его пошмании — за пределами этой группы, союза, лиги, органа, любого конгломерата людей, цепляющихся за старое.

После съезда Лиги, недолго поколебавшись, Плеханов кооптирует в редакцию преживах се члевов; лисса-рода, Засуляч, Потресова. В редакцию точас возвращается Мартов (авко-онно, он же ведь язбран съездом), прихва-тив с собой еще и Троцкого. Меньшинство стало большин-ством. Георгий Победоносец превратился в Миропосца. ством. 1 соргин помедопосец превратился в миропосиа. Отвергнутые съездом, не избранные, потесшали забран-ных и авхватили редакцию, утверждая теперь: «Между старой и новой «Искрой» лежит пропасть». Теперь уже цветал черед, возникла пеобходимость и последнему на гройки дидеров выйти на вависцепу. Ленин

последнему ва грама въдеров въвли на зависъсну, чена пишет заявление: «Не разделяя мнения члена Совета партия и члена редакции ЦО, Т. В. Плеханова, о том, чле в настоящий момент уступка мартовидам и кооптация ше-стерки полевна в интересах единства партия, я слагаю с себя должность члена Совета партии и члена редакпии IIO».

«Искра» становится мартовской. Лепин остается один. На съезде, таким образом, и после него создалась в

нанвысшей степени критическая ситуация, в которой каж-дый из лидеров выпужден был предельно выявить свойст-ва своей личности — гибкость ума, выдержку, отвагу, чутье на будущее, предвидение настроений, устремлений и дел на главном плацдарме века — в России.

С каким остервенением они пабрасывались на больного Ленина на съезде Лиги! Что их тревожило, что бесило? оченина на съезде лиги что их тревожило, что беспло? Ведь оли могли захватить всё — и захватили: Центральный Орган, Центральный Орган, Центральный Комитет, партийную кассу, типографию— всё! Только не могли прибрать к рукам одного человека, всего-навсего. И потому бесились, уж и мутром ту силу, которая двинет за Лениним, ибо он остался у того самого створа, куда быет стихия, российский поток, вамскумций русла. Перетащить на свою сторону Ленина значило бы перетащить на свою сторону истину — вот какой малости им не хватало.

А что, если бы Ленина не было, думал Владимир. Ни в России, ни в Женеве, ни вообще на свете. Или был да сплыл. Как Плеханов. Или, что равносильно, согласился бы он остаться в редакции, писал бы свои статьи. вставоы он остаться в редакции, писал оы свои статьи, встат-ляя «оппортюнизм», вносил бы кротко поправки по указ-ке Мартова, Аксельрода, Троцкого—что было бы? Пусть на этот вопрос ответит история. Со временем.

Если сможет...

А пока Владимир Один-Из-Многих внает, что именно осталось бы, если исключить Ленина сейчас. — берлинский ералаш, хаос. Сегодня и завтра. Без надежи на гармонию. Масса вождей — неукротимых, своенравных, гордых, с персональной программой у каждого.

Но ведь нынешняя буза кому-то правится. И даже многим. Побузят-побузят — и отбой с возрастом. Чтобы потом перед детьми и внуками, глядя, как они барахтаются в неразберихе, можно было гордиться своим боевым прошлым — в нем было то, в нем было это, «богатыри, не вы». А было в нем как раз то, что и привело к неразбери-ке и сделало ее традицией, ибо будущее вырастает из прошлого.

Избавление от хаоса в одном - в организации. А организация — в партии. А партия — это борьба с прозябани-ем, каждодневная схватка с бессмысленным протеканием жизни. И потому всей силой души — с Лениным. Необходимость крепкой организации - и пикакой свободы неразберихе!

Прежняя его свобода порицать Ленина была, по сути, зависимостью от чужого мнения — несвободой. Теперь зависимостью от чужого миения — несвооодой. Теперь потребуется свое мнение и свое решение. Опо будет су-ровым, хочешь не хочешь. Ты уже не позвонять у дверы дома 6 по улице Кандоль и не скажения козяниу: «Здрав-ствуйте, Георгий Валентипович, я пришел к вам засви-детельствовать свое почтение». Ты еще как будто и пи-успел принять их, Мартова, Засуляч, Плеханова, только присматривался, по уже ощущаещь расставание — вначит, они были и твоим прошлым, выражали тебя прежнего. Отстраниться от вих — полдела. Выбирая, начинаещь противостоять.

Выбор суров, даже жесток. Ты не можешь остаться ко всему и всем добрым и списходительным, иначе не обретень себя не утвердинь. булет жить партия мигус ты.

Отвечать за выбор будешь только ты сам, и не годамя, не отрывками жизни, а всей судьбой. А судьба — это опыть же выбор задачи и перспективы. И счастье — пе в резуаттате, не в застывшем слепке живой жизни.

Владимир Одив-Из-Многих выбирает задачу Будуниго Большинства. Он стал разборчив не только по своему опыту, по и потому, что в одном движении вознакли развме шати, вперед и назад. И надо идти в поту. Либо вкеред, дибо пазад. По что побідень, то и пайдень.

Он выбирает объединение и дисциплину во имя общей борьбы и победы.

Раскол помог Владимиру обрести себя. Обстоятельства пворят людей... Крылатую оценку съезда: шаг вперед, два шага назад — он привял по-своему: если их сложить и осмыслять, то получится три шага на пути роста в сознании.

Ленинцев здесь горстка, и его правственный долг стать на сторону этой горстки, с которой, по его представлениям, связано будущее. У мартовцев — любовь к ближнему, у ленинцев — еще и к дальнему.

Он не гадал, прав или не прав, он верил: прав!

Ления ответил сиу тем же — верой в нового совего приверженца. И паправыл Владлинра к Боич-Бруевичу в экспедицию, которан запималась нанважнейшим для партии того первода делом: трапспортом литературы частности, рассыялой только что выписицией кипи «Шаг вперед, два шага вазад»), слабжением пужных людей паспотамы, ваправлением их в Россию...

Работа в Московском комитете большевиков начиналась, каждое утро в семь, продолжалась весь день до девятидесяти вечера и никогда не заканчивалась — на почь в комитете оставался дежурный сотрудник, а то и не один, и дела хватало.

Загорский ценил именно утрепние часы до пачала заселаний комитета или его Исполнительной комиссии, приема граждан, выезда по районам. Ранним утром он шел пешком от «Метроноля», гле жил, а вернее сказать, гле спал, до Леонтьевского переулка, в особняк графини Уваровой, где работал, а вернее сказать, жил. По городу он ездил на чем придется, бывало и на машине, и в пролетке, по как правило — на трамвае или на конке, имея на то особое удостоверение МК от 15 января сего, девятнадцатого года: товарищу Загорскому для проезда по городской железной дороге разрешается пользоваться билетом за № 1878. Ездить приходилось много: по заводам, фабрикам и красноармейским частям, на Пресню и на Ходын-ку, в Сокольники и в Лефортово, в Симонову слободу и в Хомовники. Он любил Москву всякую, прошлую и ныпешнюю, Белый-город, Китай-город, Замоскворечье, Три гола, с пятого по восьмой, он скитался по ее районам, агитируя, организуя, скрываясь. Живал у Рогожской заставы, жил на Божедомке, той самой, где в старину выставляли на перекрестке мертвых, полнятых пол забором или в канаве,— для опознапия, а потом тащили неопознапных в «убогий дом». Поэже там поставили Мариинскую больницу, гле служил врачом отец Лостоевского. В цятом году, когла пружина Кушнеревки билась на барриканах, в Мариинку относили раценых...

От «Метроноля» он шел мимо Охотного ряда, небывало пустынного за всю его многовековую суматошную жизнь, мимо Лоскутной гостиницы, поднимался в гору по узкой Творской и, пройди несколько ва Моссовет, сворачивал в переулок. Внушительный, в два этажа, особинк графини Уваровой фасадом выходил в Леонтъевский переулок, а тылом — в Чернышевский. Год павад здесь размещался ЦК девых зсеров, а Московский комитет болышевиков работал в гостинице «Дреаден», в белом здании напротив Моссовета. Окна выходяли на Скобелевскую площадь. Чугунного генерала, освободителя Болгарыи покорителя Туркмении, уже спесля, место него появился огромный, затяпутый краспым куб Конституции, а название площади по привымче держалось. В день совего мятежа 6 июля левые зсеры перебрались в дом Морозона в Трехсвятительский переулок, под охразу полка Попова, и в Леонтъелский уже не верпулись, как, впрочем, не верпулись уже пикуда.

верпулись уже никуда.

Номера в «Дрездене» большевики запяли еще при Керепском. В октябрьские дни, когда полковник Рябцев вкупс с меньшевикам, серами, юникрами и прочими р-революционными свлами не помелал уступить власть, в «Дрезден» гришли краспогвардейцы и попросими комите освободить помера на время — оказывается, из окои хорошо просматривалась площадь через пулемет. Несколько боевых дней краспогвардейцы действительно хорошо е «просматривали», пока не разгромили юнкеров с их ра-детелями. Но все это было до Загорского, он в те дни еще силел в Гримме под Лейпцигом как гражданский пленный Геманция.

плениям и ерманиям. В семь утра можно было относительно спокойно разложить бумаги на столе по степени их срочности — распоряжения их Секретариата ЦК (знакомый почерк Ленина, Стасовой), протоколы делегатских собраний по райопам Москвы (на них выбиралнеь члены МК, ими же и отзывались), просъбы и требования с фронтов, телефопограммы, заявления, письма с заводов и фабрик, из домовых комитетов, — безавучные, по весеке, вещие голоса революции и гражданской войны, пульс Москвы, с неребемин, где-то что-то сдвинулось к лучшему, а где-то нависла угроза срыва и надо првинмать срочные меры. Прикидка на день: как успеть сделать все возможное, а также и невозможное и не отчаяться, сохрашть бодрость духа на завтра, и не только у себя, у других, у всех.

Чем живет Московский комитет большевиков в апреле девятнадцатого? В общем и целом — организацией, агитацией, виформацией. А конкретно — выполнением

решений Восьмого съезда и текущей работой.

Восьмой съезд — это прежде всего повое отполнение скереднику, прочный сово с ими и чие сметь комадловать!». Не случайно на пост Председателя ВЦИК сразу посло съезда был избран Калинин — выходец из крестьит всегой губернии. «Следует сделать так, чтобы по главе Советской власти встал товариш, который мог бы показать, что ваше постановление бо отношении среднему крестьяцству будет действительно проведею в жизны», — соворыл Лении на заседания ВЦИК 30 марта.

До пасхи, которая имиче падает на 20 апреля, осталось несколько дней, МК должен успеть надать сообыйство, манифест к крестьянству. Рабочне поедут по деревным на насхальные каникумы и закватат его с собой. Там ждут жадно каждого слова из Москвы, манифест надо типательно полумать, вывесить тезяко.

Новое отношение к буржуазным спецам. Новое отношение к военной работе.

А текущее — если можно назвать текущим все срочпое и сверхсрочное — это положение на Восточном фронте. Колчак держит Свбирь и Урал, захватил Уфу, через Стерлитамак, Саранул, Бугульму движется к Самаре Казави, к Волге. Объявлена всеобщая моблизация. Для МК — партийная. Лучших комунистов свять с заводов фабрик, гре они пужим позарез, и паправить на фроит комиссарами полков, дивизий, армий, где они нужны еще больше

Текущее — это улучшение экономического положепня рабочих в Москве. Организация партийной школы при МК. Подготовка к празднованию Первого мая в столице.

Разобрав бумаги, Загорский составил перечень дел, распределил исполнителей и пачал набрасывать тезисы для доклада на Исполкомиссии.

«Об улучшении экономического положения московских рабочих.

Недостаток продовольствия, сырья и топлива гонит пролетармат в деревню. За один год паседение столицы убавлюсь на миллион жителей. Меняеток социальный состав. Укодят навиболее работящие, привычные к труду и тем самым способные прокормить себя и семью на селе. Остаются песпособные к труду буржуваные элементы, дарские чилювинки, офицеры, которые не в состоянии себя прокормить ни на селе, ни в городе. Растет безработица.

Наиглавнейшая задача МК — сохранить влияние среди рабочих масс. Сейчас невозможно корению улучины ние экопомического положения. Но мы можем и должны принять меры по облегчению жизни рабочих. Неотложпо: установить твердый минимум заработной платы, независимо от числа рабочих дией и часов в неделю...»

Вошла Аня Халдина, как обычно, в белой блузке, в берете, опрятивя, чистенькая и, как обычно, немножко соняая поутру. Аня огорчается, что крепко синт. Заводит будальник на всю пружину и досадует на свой буркуазыный нережиток. Настоящие революциверы силя помалу, могут вообще не слать сутками, а она, навернюе, умерет без сиа, и все из-за того, что подвело ее социальное происхождение и непролегарское воспитание — отец ее живте в дереневе, зажиточный, держит работников, о пере-

ходе в середняки и тем более в бедняки слушать не кочет, что и заставило Аню осудить его мелкобуржуазную сущность и прекратить с ним всякие отношения. Прекратить-то прекратила, а поспать, между тем, любит, в то время как в Москве беспрерывно происходят события мирового значения и ей надо все видеть, обо всем зпать, быть в курсе дела, чтобы не просто рассказывать другим, а убеждать, доказывать, агитировать, поскольку Аня Халдина — секретарь агитационной комиссии Московского комитета. Знать абсолютно все события, давать им исключительно правильную опенку, поэтому у нее всегла есть масса вопросов к Владимиру Михайловичу, самых разных, вплоть до такого, папример: «Как распенявать булильник с классовой точки арения? У настоящего большевика колокольчик полжен звенеть в луше, а не на комоле».

Сейчас Аня принесла свежую почту, положила кину бусй черед Загорским. Он мотпул головой па ее прыветствие, чуть не носом в стол, и продолжал писать: «Освободить от квартирной платы временно безработных и тех, у кого заработок не выше 850 рублей. Остальные, кто получает больше, пусть платят 8 процентов по отношению к запилате».

с зарилате...э

— К вам монах, Владимир Михайлович. Говорит, шел к Лепину, а направили к вам. Служитель культа, — громче сказала Аня, боясь, что он ее не слышит, и еще добавила слегка брезглию: — Из лавры.

Ане Халдиной семнадцать лет, и мир для нее разделен на товарищей и врагов, никаких полуговарищей или полуврагов она знать не знает, и потому последняя для нее трудность — отпошение к буржуазным спепам.

«Обеспечить бесплатное питание детям через детские столовые и снабжение детей предметами широкого потребления...»

Молодой монах, симпатичный? — беспечно поинте-

ресовался Загорский, тыча пером в чернильницу и устремляясь к бумаге.

«Согласно анкетам Комиссариата труда по бюлжету рабочий тратит 6 процентов зарплаты на квартпру, 8 процентов — на одежду и 2—3 процента на детей. Синв с него эту тяжесть, мы поднимем заработок на 15—16 пропентов, не увеличная тарифа».

- пентов, не увеличнова гарицов.

  «Молодой, свинатичный» Аня вспыхнула.—
  С чем он может прийти, этот симпатичный, кроме как:
  «мощи целые, мощи целые». Вся Москва гудит про эти
  мощи, из уст в уста передают.
- Закономерно, Аня, Москва сыздавна привязана к Троинкой лавре.
- Послать бы туда отряд особого назначения, повесили бы замок на ворота — и всё. Пусть живут, как тараканы в ящике. Кто не работает, тот не ест.
- А-ня!— предостерег Загорский, кладя прямую ладонь на стол, шалит дитя, как бы из люльки не выпало.— Что говорится в Программе, принятой Восьмым съездом?

Аня номоргала, самолюбиво отчеканила:

- «Организовать самую широкую научно-просветительскую и антирелигиезную пропаганду».
- «При этом...» подсказал Загорский, вытягивая из нее продолжение.
  - е продолжение.
     «Избегать оскорбления чувств верующих».
- «Заботливо избегать», подправил Владимир Михайлович. А мы что делаем? «Замок на ворота», «как тараканы»!
- Я понимаю, Владимир Михайлович, это общий наш принцип, но знаете, что означает слово семинария? — загорячилась Аня.— Семинария по-латыши рассадник. Рассадник заразы, разумеется. И мы, большевики, с этим миримся!
- А что она скажет на постановление Совпаркома выдать красноармейцам на пасху полуторный паек сахара

- и приварочного довольствия? «Хвостизм, Владимир Михайлович, сдача позиций!»
  - Ну и где он, монах в синих штанах?

Аня переживала в эти дни особый подъем революциоппого эптумнама, самопожертвовапия, и Загорский пыталск слегка остудить ее каким-шбуды, простым княтейским словечком взамен лозунга, шуткой перевести ее слишком ум высокий, на грани срыва, настрой в более деловой, опокойный;

Неделю назад Аня получила от отца передачу, можно сказать, сокровище - два пуда муки и три фунта свивого сала! Привезли из деревни. Однако оценить перслачу Ане помещало, или, по ее мнению, наоборот, помогло, зпание и правильное понимание революционной ситуации. Москва голодала, Загралительные отрялы по всем дорогам забирали у мешочников и спекулянтов продукты и отправляли их голодающим рабочим Москвы и Питера. По решению Моссовета совсем недавно разрешили провозеть кажпому рабочему по полтора пуда муки из хлебных губерний — Самарской, Симбирской, а также с Укранны. Но - только для рабочих. Ане же совсем не полагались эти полтора пуда. А она получила два. Муку и сало пронесли для нее через заградотряды, вернее, минуя их, человек с передачей рисковал многим, но все-таки пробрадся в столицу, исполнил наказ Аниного отца. Что ей оставалось? Она приняла дар и, не колеблясь, поехала в детский дом на Пресню и сдала всю муку и все сало поварихе, после чего вздохнула с облегчением и еще посидела там, подождала, пока сварят петям лапшу. посмотрела, как они едят, и ушла. Не ушла, а. сказать точнее, сбежала, чтобы скрыть слезы — большевики не плачут! Она котела порадоваться за детей, ждала их ликования, шумной детской радости, звона ложек и чашек, по ничего такого не услышала и была удручена картиной: дети садились за стол тихими, если не сказать подавленнами, а один мальчик, худой, гобенький, как свечечка, с глазами по плошке, прежде чем взяться за конку, перекрествлел. «Крестител, а ручонка серая,— рассказывала, вспоминая, Аля, голос ее дрожал, потом пересилкла посеби, сказала твердо: — Я допусткла ошибку, Вагдимир Михайлович, надо было задержать гого товарища... извиите, того проходимира. Загорский слушал ее мрачно, потом спросал: «Какого?» — «Который прошел через заградотряд». — «Будем зиать теперь, товарищ Аля, происхождение слова проходимец». Она коротко рассменлась, «Извините, Ваздимир Михайлович, я смепшивам, к сожалению, хоти повимаю, в юморе всегда есть доля ципизма. Аня, автарострядим езасрикивают продукты для детей рабочих». — «Бы певсправимы, Владимир Михайлович». — «В тородах Центральной России созданы комитеты помощи голодающим детям Москвы и Петрограда. В Саратове, например. И работники их совобокараются от мобилизация на фронт — настолько важна помощь-

Она пе пришпа к нему с вопросом, как быть, себо оставять передачу вим отпеств детам. Там, гдо была возможность самовожертвования, для нее не существовало вопроса — только восклицательный апак. Загорский вы вопроса — только восклицательный апак. Загорский вы основность себо жизны, и без атого не агкуро. Однако упрекать себ жизны, и без того не агкуро. Однако упрекать се прямо нельзя, неосмотрительно, опа воспрямет упрек как нозорную обывательскую, буркузаную правамленность, и потому оп старался в мимолетных беседах с ней как-ин-иружение, переда предоставляет в себо должения в премя подпонных небес в только поблючить; Владимир Михайлович, но в революция не место шуткам, не время. Не прямите, пожалуйста, в свой адрес, но там, где высомая одухотворенность, сам собой

исключается юмор. В церкви, например, не шутят».— «Вот повтому, Аня, каждый второй анекдот — про попа, отвечал Загорский.— Человечество, смеясь, расстается с прошлым».

- Не будем. Аня, вещать замки на лавру, наоборот. приоткроем ее всей Москве. Авось и монах поможет.сказал Загорский, перебирая принесенцые Аней бумаги. быстро просматривая их по-своему — с конца. Попадся плотный конверт из бурой бумаги, самодельный, вместо обратного апреса одно только слово «Пан» и ничего больше. Загорский сунул его под локоть, отсортировал. Что в нем? Месяц прошел с того пня, как хоронили Якова. как «повидались» с Паном. Загорский помнил, ждал - может быть, он объявится? Если зайдет, то каяться, а не зайпет - остался прежним. И это напо учесть. В письме. вилимо, нечто третье. Возможно. Дан боится трибунала. не верит в поддержку Загорского. Издагает, возможно. просьбу или пает свою оценку происходящему, а может, все-таки взывает к пониманию и помощи во имя мололости, боевого момента, скрепленного кровью...
- Там засилли кнюкартину, Аня, и есть распоражеше Ленина на сей счет. Пойдем в Кинокомитет, оп здесь, рядом, в Гиездинковском. Не сохранились мощи — ясно без объяснений. А сохранились — пъдо объясниться, растолковать почему, и без шедъмования, без издевия, на основе правильного, естественномаричного поихода. Труп Алексанцра Македоцского сохраняли триста лет, истопический факт, в этой самой... в корыте с медом.
  - Может быть, все-таки в гробнице!
- Он смешил ее, не меняя лица, только чуть-чуть глаза лучились.
  — А вот и отклик с Красной Пресни,— сказал он сов-
- А вот и отклик с красной пресии,— сказал он совсем другим тоном, уже без игры, извлекая из тощенького конверта сложенный вдвое листок: — «Детский дом... просит объявить благодариость товарищу Ане Халдиной,

пламенной большевичке, которая...» Сегодня же мы это сделаем, Аня, соберем товарищей в семнадцать часов.

Всякое упоминание о Пресне, даже случайно услышанный звук этого слова — «Пресня» — всегда включал в памяти Загорского пятый год, последний бой на Горбатом мосту, последнюю ночь, когда окружили Пресню гвардейны Семеновского полка под командованием генерала Мина. И не последнее испытание для товарища Дениса пришлось спасать Лана Беклемишева, смелого и меткого стрелка из пружины знаменитого Медвеля. Истекающего кровью Дана он тащил на себе в Трехгорный переулок, там в полвале они отсиживались до рассвета, окруженные, казалось, со всех сторон. Пресня горела, было светло, как днем, а на рассвете рабочие сказали, что остался спасительный выход из петли семеновиев - по Большой Грузинской. Дан бодрился, каламбурил: «На горбу Дениса с Горбатого моста», потом бредил: ««Джон Графтон», отдать швартовы! Промедление - смерть!.. Торопись, великий Азеф!» Летом пятого года эсеры закупили 30 тысяч винтовок, несколько миллионов патронов, десятки пудов динамита и пироксилина, зафрактовали в Лондоне пароход «Джон Графтон» и отправили оружие морем под английским флагом в Россию, где рабочие готовили самодельные бомбы-македонки, собирали охотничьи ружья, всякую оружейную заваль, точили пики из подручного железа, где булыжник оставался главным оружием пролетариата, «Торопись, великий Азеф!» — именно ему поручили эсеры отправку оружия. Азеф, однако, не спеша сделал свое дело. В конце августа «Джон Графтон» сел на мель в финских шхерах, оружие досталось царским властям, команда скрылась в Швеции... Оклемавшись. Пан забыл про Азефа, задумал отомстить генералу Мину. В августе шестого года на станции Новый Петергоф в три часа пополудни эсеры-максималисты пристрелили генерала Мина в буфете. Смертной казпи Лап избежал. получил каторгу...

 Очень хорошо, Владимир Михайлович, в семнадцать часов я сделаю заявление, - приподнято произнесла Аня, — чрезвычайной важности,

 Придется идти к Дзержинскому, — рассеянно скавал Загорский.

Идти к Дзержинскому, чтобы хлопотать за Дана. Если оп, разумеется, осознал все и просит о помощи. Можно надеяться, что трех-четырех недель со дня их случайной встречи хватило, чтобы все понять. Хотя встреча была немой, обменялись взглядами, и только, но, кажется, красноречивыми. А кроме этих недель были еще и месяны после 6 июля, девять месяцев подпольного прозябания, Знал же Дан, что осужден трибуналом. Хотя наверняка знал и другое — Спиридонова освобождена, нашли возможным учесть ее прежние заслуги. Можно добиться прощения и для Дана. Он натура открытая и, если кается, ему можно верить, чего нельзя сказать о многих пругих эсерах, о той же Спирилоновой, в частности, Коварна, что и говорить. На васедании МК уже поднимался вопрос о ее аресте, по слухам, не унялась. Надо подагать, ребята Изержинского не выпускают ее из поля врения...

Одни спасают человека и потом гордятся этим всю жизнь, и нет в этом ничего предосудительного: пругио спасают не одного, а многих и забывают об этих фактах. как и о самих спасенных; но есть и такие, которые, оградив человека от гибели, даровав ему жизнь, считают своим долгом и впредь оберегать его по конца.

Отвеля от кого-то смерть, ты взяд на свои плечи груз его жизни и хотел бы впрель убеждаться, что груз этот не мнимый, что спас ты пругого иля блага, иля лела борьбы и елинства.

Однако же жизнь сложна, дни ее нелегки, и решить варанее не дано, благо ты спелал пля человека или зло. обеспечил счастье или обрек на страдание, на горемычную жизнь. Потому, наверное, хочется и впредь оберегать спасенного тобой, чтобы твоя акция оставалась человечной полольше.

И получается в результате, у спасители больше обязани получается перед спаситым, пежали паоборот. У пето теперыкак бы две жизни на совести — свои и чужая. Спас, чтобы отпыне не забывать его, заботиться о пем, руководить им, чувствуя себя причастным и ответственным.

Но тот может и не захотеть такого опекунства, ему может оказаться вредной твоя забота. Как и тебе тоже.

Потому что, даровав жизнь, ты не смог, ты не в силах даровать еще и судьбу...

Он разорват край бурого копверта Дапа, вытяпул содерживое, сложенные линованные листы из конторской кипти. Из них выпала на стол листовка на серой бумаге, тинографский текст столбиком и сверху круппо: Революция. Развернул линованные листы и машинально, по нивым на разорам.

 Я знаю, вы, как Владимир Ильич, делаете сразу три дела, — продолжала Аня, не снижая своей приподнятости, — но сейчас и вас очень пропу выслушать меня с особым винмапием. Дзержинский мне не поможет, поможете тотько вы

 Да-да, Аня, я слушаю. — И успел прочесть: «Уходие свою Женеву!» Перо Дана рвало бумату, будго пе пером писал, а гвоздем. «Отдайте власть! Хватит тервать парод!» — Я слушаю, Аня, — повторил оп и подвял на пее ваглял.

«Кому отдать?..»

Она заметила, как потемнели его глаза, лидо стало каменным. Аня почувствовала, что и сама бледнеет от такой его перемены, но отступить она уже не могла:

Владимир Михайлович! Величайшим для меня огорчением было бы...

Голос у нее звонкий, как принято говорить, поставленный. Окончила Мариинское училище, получила звание пародной учительницы, решила: мало для революции, и поступила па юридический факультет. Любит выступать па собраниях, особенно молодежных, много помнит и легко цитирует, может с отоньком, с жаром передать, виушить свою убежденность, в МК она попала отнюрь но случайно. И сейчас говорит будто с трибуны — голона вскинута, глаза сверкают. Красивая Аия, плакатияя, с легким этаким трибунным шиком, приобретепным па частых митиниях и собраниях.

— ...было бы умереть просто так, по-мещански, в четырех степах своего дома или на больничной койке, все равно. Я хочу погибить в революционной борьбе, в сраженье, только тогда моя жизнь будет освящена высоким сыыслом. Прошу вас, Владимир Михайлович, дать мие направление на Восточный броют!

— Здра-асьте, — сразу же, не дав ей насладиться речью, протянул Загорский с деланным унынием. — «Погиибпуть». Если мы все потибнем, кто будет республику строять. пала вимский?

Ей бы улыбнуться, на худой копец, но, видно, решимость прочно овладела ею, Аня только сдвинула брови и опустила взгляд.

— Я серьезпо, — сказала она с укором, недовольная тоном Загорского. — В Тезясах ЦК говорится: победы Кончака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики. Объявлена всеобщая мобилизация. А у нас партийная. Другого такого подхолящего ляя меня момента не булет.

«Эх, Аня, Аня, ты веришь в нашу силу и потому думаешь, что эта мобилизация — последняя».

 Аня, ты как-то сказала, что старые слова приобрели в революции новый смысл.

Она кивнула.

— Знаешь, какой смысл приобрело слово «самодержеп»?

Взгляд ее стал настороженным, она догадывалась, сейчас оп что-нибудь сказанет, но ей надо удержаться на занятой высоте, не допустить улыбки.

— Самодержец в новом понимании — это тот, кто сам себя в руках держит.

Аня только насупилась.

 В семнадцать часов, Владимир Михайлович, я намерена перед всем Комитетом...

Взгляд его - косо на «Резолюцию», выхватил последпие строчки: «Долой комиссародержавие, долой оппобокий большевистский Совет».

 — ...заявить о своем решении, — твердо закончила Аня.

Он вышел из-за стола, шагнул к ней ближе.

— Анна Николаевна Халдина, член Российской коммунистической партии большевиков, секретарь агитационной комиссии Московского комитета. Ты находишься на переднем крае революционной борьбы, в этом нет и не может быть никакого сомнения! — Он не любил высоких слов, только ради нее отважился, чтобы в унисоп.- На фронте погибнуть легче, допускаю, там можно и глуно погибнуть от шальной пули. Здесь же не просвистит шальная, здесь целятся, чтобы наверняка. В гражданской войне не бывает тыла, товарищ Аня, всюду фронт, а в Москве тем более. Не случайно военным организатором МК к нам паправляется Алексапдр Федорович Мясников, бывший главнокомандующий армиями Западного фронта. В Москве особый фронт - боевой, трудовой, идеологический. Нужны силы и силы, а тебе вдруг захотелось пепременно погибнуть. Где твои планы жить и бороться до полной победы революции? Или у тебя нет своего оружия? Ты владеешь словом, у тебя дар организатора, что не всем дано. А на фропте — я знаю, ты смелая, не побоишься любого врага, — но там ты просто-напросто мельше пужна, чем здесь. Тебе хочется, как минимум, повести

в бой дивизию, по ведь у нас есть хорошие полководцы па фроите — Фрунзе, Тухачевский, Котовский, Дыбенко, Гай, много военачальников смелых и уменах. Они ведут свои полки там, а ты ведешь — здесь, да-да, Ана, целые полки и дивизии на каждом собрании, митинге ведешь в бой за перековку сознании. Дай мне слово, товарищ Аня, пе погибать, а житы Потому что жить сейчас труднее, чем умереть, жить страшнее и потому герочичее.

Я все понимаю, но... так решила: хочу на фронт.—
 А в голосе уже каприз. вот-вот расплачется.

Тебе бы, милая девочка, к маме, отоспаться, молока попить, побегать по веденому дугу под теплым соднышком, но разве это реально? Не позволят ни убеждения, ня обстоятельства. Она утомилась, жестоко устала, как все. А отдыха нет и не будет, дела и дела, и спасение в одном - уйти. Но куда? Для честного партийца один путь - на фронт. Уйти от обыденности, от прорвы повседневности в другой, стремительный, яркий и звонкий мир, где героизм в мгловении, а не в рассрочку. Мы говорим и говорим о героях фронта - и некогда, и не с руки сказать о себе. Аня видит трудности своей работы, по у нее и мысли нет гордиться, потому что есть труд более заметный - ратный, на поле боя. Про них и песня: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». А про агитаторов песни нет, про терпеливых и мужественных тружеников нартии песня пока не сложена. Хотя ты тоже в бою, Аня Халдина, комиссар Московского комитета.

— Ты устала, Аня, и я устал, я бы тоже пошел на фронт. Сменить обстановку, олежду, форму надеть, на кони сесть вли на бронепоезд. Даже в ватоме, пока едень на фронт, — отдых. В окопе смдеть — отдых. Пулю получить — отдых. А у нас? Вот ты говорящь, все вы, молодые, уважаете старых большевиюв. А за что? Думаю, не только за то, что ови сражались на баррикарах, в тюрьмах сидели, шли на каторгу в кандалах. Поверь: пустяк — и баррикады, и тюрьма, и каторга в сравшении с той работой, кропогламой, волевой, повесдневной, невообразимо трудной, когда все свойства натуры выявляются на превлеи. Иной раз и смерть, покажется обдетечением.

на пределе. Иной раз и смерть покажется облетчением.

"В четвертом году в Женеве Бонч-Бруевич вез па тачке набор первого номера газеты «Вцеред» в типографию. И растеряя делую полосу шрифта по мостовой. И собирал, таща тачку по своему следу, обдирая штаны па колених, роняя пенсие на бульживи, по буковке, по дитере собирал— и собрал Полосу! И рассказывал потом со смехом, и другим было радостно. Без цинизма и приземенности.

 Ты политический организатор, товарищ Аня, твол, как и моя, наша задача воспитывать не только пролетариат, но и тех людей, которые насквозь пропитаны буржуваной психологией. А их очень много! И они нас предавали и еще будут предавать годы — так Ленин говорил в своем еще оудут предавать годы — так лении голорал в слоча отчетном докладе ЦК на съезде. На фронте, Аня, раз-говор с предателем короткий, а здесь? Ты знаешь, что он может тебя предать, но ты должен работать с ним, номия: мы не можем построить коммунизм руками только одних мы не можем построить коммунизм руками только одних коммунистов. Нам приходится привленать к этому и людей с буржуваной психологией. Отказ использовать их для дся лупельения и строительства есть величайниях дучость, говорит Лепин, несущая величайний вред. Но нельза заставить работать на-под палим целый слой. Ленин это подчеркивал, надо создать для них атмосферу товарищеского сотрудничества и условия для работы лучшие, чем при канитализме. Легко ли? Только героического склада люди могут справиться с такой работой. Мы чер-паем силу в массе рабочего класса, но нас горстка, Анд, представь: три процента всего от населения Москвы, три большевика на сотню самых разных людей, не только своих, но и нейтральных, и чужих, и прямо враждебных,

Так что надо жить, Аня, и работать, а уж если погибать - вместе.

Он вернулся к столу, вскользь глянул на листовку, на парапины Лана, и невольная гримаса изменила его липо. Пать бы ей прочесть все это месиво, что скажет...

Ане показалось, оп обиделся. За себя, за всю работу МК, которую она, сама того не желая, поставила ниже фронтовой. Но она совсем пругого хотела! Сколько раз уже бывало вот так: обдумает, взвесит, переберет все «за» и «против», потом выскажет Владимиру Михайловичу толково и убедительно, ей даже самой правится слушать себя, а он вдруг спокойно, одной фразой разрушит все ее хоромы мысли, так что и пепляться ей не за что из упрямства, а попутно еще и обиду ее прогопит...

Он сел за стол, машинально провел обеими руками по волосам к затылку и задержал руки на шее. Ей почему-то стало жалко его сейчас, вспомпила о его пелегкой жизни, как и у всякого старого партийца, хотя какой он старый, тридцать шесть лет, и все же седина и взгляд порой очень суровый. Она все знает: тюрьма в девятнадцать лет, долгие годы эмиграции, а под конеп еще и германский плец. пелых четыре гола...

 Вы правы. Владимир Михайлович. — сказала Аня. сжимая платочек до хруста в пальцах - не сказать бы чего-нибуль такого, шибко женского, слабелького, - вы правыі

Его глаза уже бежали по строчкам Дана: «Я помию твои три эр: революция, республика, разум, но теперь ты видишь, если окончательно не ослеп в начальственном рвении, каким неожиданным они паполнились содержанием: расправа, расправа, расправа с революционными партиями, с интеллигенцией, с редакциями газет, даже Горького не пощадили, закрыв «Новую жизпь»...»

- Где там наш черноризец, Аня, ждет-пождет? Ей нравилась такая его манера легко переиначивать

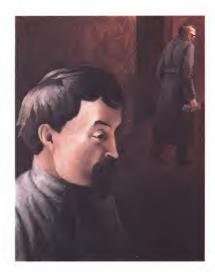

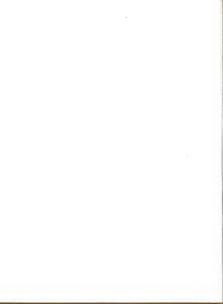

слова, для других, может быть не столь заметная. Ведь опа как сказала? — монах на лавры, а оп сразу — черноризоц, пичето, как будто, особенного, по смыслу то же, но уже чуточку смешно, как-то облегченнее и со своям отношением. Она замечает, в разговоре с ним и другве часто улыбаются, с ним всем легче.

Аня задержалась возле двери:

 Владимир Михайлович, этот...—она кивнула на дверь,— не знает о вашем умении делать сразу три дела, может обидеться.

Глаза его потеплели. «Презренный служитель культа», «контра» и — «как бы не обилелся».

— Ты хороший человек, Аня, ты настоящий чуткий партийный товариш. Аня.

Голос его прозвучал чуть растроганию, она уловима, голошилть бы, почему знастоящий и чуткий», что такого особенного она сказала? — но спросить не могла, чтобы не допустить мелкобуржуваного самокопания.

А он бы и не сказал ой имчего больше, не стал бы

А ой бы и не сказал ем пичего больше, не стал ом предписывать ее добрый порыв, потому что знает: пельзя юзводять в абсолют такие, пусть хорошие, черты, как оброта, мигкость, сострадацие, менлыя, премя такое, когда доброта и мягкость ко всем без разберу могут всту-тиять в противоречие с убеждениями, с требованиями жизни, можно утратить связь с реальностью, а она жестокая, кровавая, гребует мужественного отношения к истине, иначе — срыв, и тогда в монастырь дорога или в сумасиещийй дом, хрем редким не схаще.

При случае он ей подскажет, что попятия совести, справедливости становятся пустой фразой, есля их пе инполитк классовым содержанием. А сейчас проще сказать вывод: ты хороший товарищ, Аня, и все правильно: мопах шел к Леницу, направили его к Загорскому, принять его мы должны по-ленииски чуко.

А пока быстро: «Резолюция третьего районного съезда

в Гуляй-Поле махновских воинских частей и крестьянских организаций.

Съезд протестует против реакционных приемов большевистской власти, расстреливающей крестьян, рабочих

и повстанцев.

Съезд требует полной свободы слова, печати, собрапит всем политическим левым течевиям, партиям и группам и пеприносповенности личности работинков партий девых революционных организаций и вообще трудового народа.

Съезд требует замены существующей политики правильной системой товарообмена.

Долой комиссародержавие...»

Махно — командир третьей бригады Заднепровской двивави, которой командует Дыбенко. Значит, у него есть и политработники в бригаде. Не пользуются влиянием. Надо посылать повых, и как трудно вм там придется!

Но таков краском? А сместить его не так-то просто. Войска Махио с успехом прогламя петлюровцев, авторитет батька велин. Сейчас он запил более семидести волостей с населением свыше двух миллионов крестьяв. Не обощнось там, разумеется, без эсеров, среволюция под их диктовку, она не только апархистская. Требуют непри-косповенности личности работников девых партий, прежде всего, конечно, участников эсеровского мятежа. Попом, объявленный вые законы, ходят у Махио в начальниках.

«Дав прислал резолюцию в свою защиту. Торопится меня убедить в новом движении, в паних опибках, С вызовом идет, верен себе. «Съезд протестует, съезд требует:

отдайте власть...» ».

У эсера в меньшевика, у анархиста и монархиста у каждого сюе представление о свободе слова, печати, собраний. И потому в Программе, принятой Восьмым съездом, сказано, что свобода есть обман (ах, как это кошуп-ственно для р-революдионного уха: свобода есть обман!—

докатились большевики)... свобода есть обман, если опа противоречит интересам освобождения труда от гвета капитала. И каждый, кто читал Марикса, знает, что большую часть своей жизни, своих литературных, научных грудов Маркс посвятия как раз тому, что высменвая свободу, равенство и волю большинства, доказывая, что в подкладке этих фрав лежат интересы свободы товаровандены, свободы капитала, чтоби упитетать труженика. Крестьпиский съезд у батъки Махпо — сборище кула-ков, мечтающих о свободе доржать батраков, сбор мещочиков и спекулянтов, мечтающих о свободе наживы па голоде. Уступить им власть значило бы отдать парод в кабалу и на разорение — для этого ли решала революция свой главный вопнос?

свой главный вопрос?

свои главным вопрост
Большевики взяли власть, а значит, взяли на себя и всю ответственность, а следовательно, и все надежды, а надежда сейчас значит больше, чем сама жизыь. Как быть смертному, если не на кого надеяться? «Налево пойденть— живу не быть, направо — смерти не миновать. Мало — дело воршить, вало его объяслить, растолковать непонятливому, переубедить предваятого, чтобы ис-

тину не на камне сеять.

А истину несет всякий: «Свобода! За что боролись!» --

и пошли-поехали горло драть.

Демагогия особенно опасна в критической обстановке, и/и ситнате слово за встеную эхо своев. Но когда паша обстановка не была критической? И когда будет, если «пуживы столеты», и кровь, и борьба, чтоб человека создать из раба». Столетья!..

дать из раба». Столетья!...
Загорский отложия резолюцию на край стола. Сегодня же он ее направит Лешину. Подпер кулаком челюсть.
Кажеста, пора бы уже прявыкнуть ему к подобным выназкам, декларациям, упрекам в зажиме всяких свобод,
пора бы — а не привыкнуение. Всякий раз ему становилось
не только досадно, по и обядно, как будто противник

выступал пе против идеи вообще, а против вего персонально, оскорблял его лично и принародно, пе стращась в то же время показывать свою узколобость политическую, правственную, всякую,

Отбросил конверт Дана. «Почему у меня нет ответвой венависти к нему? Такой же слепой, дютой?»

Лень добрый. — послышалось от двери.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мало кто спал в конун того дил в поколх лавры. Дь и во всем Сергиевом Посаде ощущалось больше движения в суеть. И хотя до великой субботы еще целая ислеая впереди, миряне окрестных сел, прослышав о намеренвих Советской власти, стекащись к степам монастыря па ислводах, верхами, а больше пешими, по распутище, по грязи, по гололеду. Полно народу в богадельне-большие — лавра вздавяв славилась исцелевием хромых и сухоруких, сленых, глухих, немых, бесповатых,—полно в страннопривымом доме, па постоялых дворах, да и в трактирах ве пусто, само собой.

После затяжной, снежной, особо лютой зимы наступила ваконец веспа, студеная, пасмурпая, с ветрами, но все же веспа природная, а с нею и весна духовиая — великий пост.

В голодпую пору и пост не пост, пе было у православных искушения мясной и скоромной нищей, пе довелось отвести душу и па жирной масленице, да и после пасхи пе разговеться.

Без воздержания выпал пост, без смирения плоти, певольный — пусто по сусекам и амбарам, пусто в потребах, дарях, бочках, крынках, хлебищах, будто Мамай прошел. И отгого христианину удовлетворения нет, лишен оп благой возможности показать крепость веры своей и послушания. А к тому же сощлись наличе в великий пост глад п мор чужедальний — испанна. И в завершение бод на завтра, одиниадцатое зпреля, Исполком Сертиева Посада назначил вскрытие мощей преподобного Сертия Радоцежского. Ипок Ирипой лег спать как обычно. Завтра он умыдит, бот даст, мощи нетленные отда Сертия. А может, и тленные, что с гого? Одинм словом, увидит то, что угодно госному.

Однако же в Тронцком соборе, где вот уже две сотив лет стоит жертвованная императрицей Анной Иолповной, в двадцать пять пудов литого серебра, с сенью па четырех столбах, рака преподобного Сергия, будет не он одли, схиренный нюк Ириней, будет стечение мирли, не удостоенных веры великой и нотому взирающих розпо с надеждой, с любонытством мирским и сомнением, а иные и с постыдным неверием. Разного жудт, разное в предстанет пред их очами темными, истипной верой не очиненными.

Инок Ириней лежал-дежал, смежив веки, и пачал ворочаться, ощущая смуту, ибо покойный сон его, веру крепкую пронизывало некое знапие, как сквозняк при двери отверстой, сведения ему чуждые, однако въедливые: патриарх всея Руси Тихоп срочно и поелику возможно тайно разослад архиереям наказ лично освидетельствовать раки святых и удалить из них всякие искусственные приспособления и посторонние предметы для устранения повода к соблазну христиан. Наказ огорчительный, можно сказать, еретический по образу изложения, по своему подозрению, будто в раку могло понасть нечто постороннее, искусственисе, да где? - в Троицком соборе! Надобно чтить патриарха Тихона, как всякого паместника божьего, но надобно же и патриарху чтить святую славу Троице-Сергиева монастыря, Надобно-надобио, а сон перебивает мысль; дыма без огня не бывает. Осенью минувшего года, сразу после покрова, в рако преподобного Алексаидра Свирского обнаружена при векрытии восковаи кукла. Привародно! Пет худшего по вора мопастырю в глазах прихожан. Вместо мощей — а мощи по-старославянски мошть, сила,— вместо силы нетленной — воск хурикий, ломкий, от робкого огня в соилю оплывающий. Срамота и стыд! Тот монастырь в глулии, в лесах карельских, в Одопецкой губерлии, а Сергиев — да виду, под боком у белокаменной.

И еще был слух, будго в Тамбовской губервии вместо мощей обпаружила груду костей и среди овых будго бы одну увесистую, мераких размеров кость, похожую па дошадивую, после чего якобы повод возник для сатавилского остроумия: определять мощь святых лошадиною свлюю, наподобие силы парового движителя. Издревле говорено па Руси: бобке плешвиюто да смещивием.

Однако же бог поругаем не бывает. И коли всякая власть от бога, то и Исполком Сергиево-Посадский решение такое принял не сам.

Какое же изменение сулит вскрытие, польза от него или врел? Олин врел, мощи неприкосновенны.

Питинда ваступила. В заутрене, однако, не проваучало шикаких слов предостережения, не последовало ни хвалы, ни хулы, и, похоже было, высокое пуховенство само не уверено было, чего ожидать. Разговор о вскрытии пошел двию, шел, пиел, да все мимо, апось и сегодия процесет. Но Ириней все-таки недоумевал: почему показ мощей дело антиховистово?

С утра вноки ходили к городским властям бить челом. Ириней не шошел, молился в одиночестве, вябавляя сердце от постыдной тревоги. Сам воздух в Посаде, кажется, был произзан тревогой, и не поймешь, откуда она исхопила на каких таких звуков, слов, ветоа.

Рассказывали, возвратясь, по-мирски шумно, горячливо, похоже было, рады, что вырвались из степ лавры и приобщились на минуты какие-то жалкие к мирской суете, а иные и с девкой успели переглянуться. Радова-лись людской толчее, как простые дети, авось что-то стря-сется, ждали. Ириней чуял, есть и такие в лавре, скажи ему слово красный флаг водрузить на колокольне, он и рванет, мелькая пятками, на пятый ярус,

Говорили, будто народу в исполкоме полно, крестьяне понаехали, красноармейцы, служивые с красными звездами пришли, комиссары в коже, и все якобы стоят на вскрытии, и верующие, и отступники. Ушли оттуда лаврские ни с чем. Возле стен монастыря шумно и людно, как на ярмар-

ке. Торчат вверх оглобли, распряженные кони хрумтят сеном. В трактирах половые не успевают подавать чай, кипяток «с таком» — плати за пар. Ходоки, паломпики отовсюду, из Тверской губернии, из Владимирской, а один приметный, непонятного обличья, мужик не мужик, барин не барин, в бороде до глаз, рассказывал, будто от самой Уфы шел, где своими глазами видел, как тамошний архиерей верховному правителю Колчаку преподнес в пар икону Сергия Радонежского и тем самым будто дорогу указал, куда ему дальше следовать с воинством благо-словенным. И пошел Колчак теснить красных. Воткинский словенным. И пошел колчак теснить красных. Воткинский авод вязи, Бугульму вази, Самыбирок вязи, на шаску в Москве будет. И вместе с ним идут полки Инсуса и архитератига Миханал в наглийских мундирах с напитым крестом православным. И благословляет их на поденгратный епископ Андрей, вскормленный лаврой, он же киза. Хутомский в миру.

Крествивсь мужны и бабы да глазами хлопали, пе зпав, радоваться мужны и бобыше обудать мощи петленны Говорали разпое, по больше обудто мощи петленны и бояться печето, безбожники посрамлены будут. Вспо-минали историю, давнюю и педавнюю. О том, как живой Сергий благословлял Димитрия Донского перед полем Куликовым. И о том, как в войну с германцем посылала

давра в царскую ставку благословение «святыми мощами, милостию божиею дивно сохраненными от тления и разрушительного действия стихий». Так что посрамлены булут.

Прошел по лавре, покружил по троппинам памествин Кроивд, гвжело ставя истя и волоча посох, будто чугунпый. Лучше бы ему скрыться с глаз, по виду его сумрачному любой глупый поймет: с мощами может быть кекое. Мирсках в лавре прабавилось, чиповыва с портфеазмя, служивые в шинелях и картузах, один все бегал в черной тумурке, потом иссе. Инок Варсопофий, одержимый падучей, рассказывал всем, как своими очами видел, будто вошел в Тронцкий собро дин из энтих, в коне, как сатана, меракое зелье курит, приблизился к раке многоцелебибе и упал замертво.

После обедни Мартирий, вратарь, прислужник у царских врат, выбежал вдруг из Надвратной церкви — и к собору с криком:

 Пушки привезли! Господи спаси и помилуй, пушки красные на колесах!

Варсопофий-блаженный, крестясь, затрясся, запричитал, переходя на визг:

- Костьми лягу, не пущу печистых, пошли им, господь, полную голову вшей и руки укороти, чтобы не могли чесаться.
- С пим два инска по бокам, готовые принять его на руки, когда Варсонофий упадет и забъется. К Надвратной ринулись все, кто был в лавре, и свои, и чужие.

На площади посреди скопища телег, лощадей, людей стоял автомобиль в красной материя, а цад кузовом торчали па паучьих железных погах черпые шары, похожие на дракоповы головы со стемлиным бельмом. Воинства шлемах не подпускало толиу близко, боясь ее сокрушительного любопытства, а чиновного вида мириния, в пальтищие, в оуках, с бородкой, живо вамахивая

-рукой туда-сюда, успоканнял толпу, услужляно говория:
— Не пушки это, товарищи, граждане и гравиданочки!
Это осветители для кипосъемки. Вся процедура вскрытия будет засилта на особую пленку, чтобы показать людим правду, как опо есть на самом деле. Сохранийте спокойствие, товарищи, граждане и гражданочки.— Оп прытко вертелся в равные сторовы, привставал на цыпочки, показывая толпе худую шею. Варсонофий двинулся было к иму, пытавсь отстранить, полез было к маницие, но робко; в очках что-то стал объяслять ему отдельно, но Варсонофий уже закатывал глаза, а братия рядок смотрела на него, выжидаючи, когда он наконец пустит пену, чтобы отнести его, выжидаючи, когда он наконец пустит пену, чтобы отнести его, выжидаючи, когда он наконец пустит пену, чтобы отнести его в всыко.

Пока перетаскивали драконьи головы, устанавливали их в соборе да тянули, словно рыбаки сети, свои веревки и провода, прошел не один час. Гудел монастырь, гудела площадь перед ним, гудел весь Сергиев Посад. Разномастная толпа роилась у старых стен - в зипунах и в армяках, в лаптях и в сапогах, в рясах и подрясниках, в платках, в шапках и в шалях, среди них и юродивые, простоволосые и босиком. Тем временем в Надкладезной часовне шла обычная торговля свечками, нательными крестами, иконками и святой водой. Монастырь жил своей неостановимой жизнью. На площади торговали знаменитым тронцким квасом и очередной книжицей «Троицких листков» под названием «Может ли христианин быть социалистом?» Листки брали все - кому супут, тот и берет. Возвратясь домой, кто усерден и праведен, попросит грамотного прочесть на сон грядущий, или соберутся миром и послушают благую весть на сходе. Лаврская типография работала исправно, несмотря на лихую годину. Ириней зпал, как знали то и гордились тем другие иноки монастыря, — идут «Троицкие листки» по всей Русн великой. Наместник Кронид с особливой гордостью папоминал лавре: выпущено ими полтораста миллионов листков, хватит каждому жителю государства Российского, будь то православный или католик, иудей или маго-

менания. Только пот скудно стала торговать лавра, беднеет казна, печем подявить прихожан. У католиков больне связи с кливым Храстом. В Кёльском соборе храпится черена трех волхов, что явились с дарами поворожденному Ивсусу Ихине соборы побътаем гравославных. Торгуют хлебом богородицы и столбом, па котором трижды провел петух перед отречением апсостола Петра, торгуют перьями ва крыла арханиса Гавриила, слезой Марии Магдалины и египетской тьмой в цузырые и даже челюстью того осляти, на котором Христос въехал в Иеру-

Было время, торговала лавра следом господиим, а сейчас — квас ла «Троинкие листки»...

Вот и солице село, поутих люд на илощади, темнота опустилась на монастырь, когда в деялть часов пачалось действо, которое иначе как светопреставлением не навовешь,— море света валилы соинческое вутре Троицкого собора. Засияли бельма черимх драконов, имшат расканенным добела жаром, высветили всикую тень у стев нод сеодами, занекрились золотые оклады инопостаса, нарчовое облачение (чв Сергиевой лавре и вошь в парче»), поблемля, растворилась в свете цветная роспись па стенах, обозначилась древность трещин и облезлая штукатурка.

Толна стояла тесно, яблоку негде упасть, сильно пахло потом, овчиной, дурным, кислым, будто драконовы головы выпариваль из толим нечистый иух.

Благочиный лавры неромонах Иона, с Георгиовским крестом на шелковой рясе, подпял самые верхние, парчовые покрывала раки, Вамелькали руки, крестясь, выше вскинулись белые лбы мужиков, темпые платки баб, бормотание сладось в гул.

 Святителю отче Сергие, яви чудо милости своей у раки многопедебной. — забормотал Ириней.

Храбрый Иона, отменно храбрый, воевал на море против супостата германда, удостоен Святого Георгия, но оставил ратное дело и принял постриг.

А к чему храбрость там, где пужна истовость, одна линь жажда вужна явить мощи Сергия народу христванскому в тажкую пору, к чему тут храбрость и крест Георневский? На то води архимандриты Кроида. Не поручать же дело Варсонофию-блаженному, чего доброго, его родимчик вравит, упадет в раку.

Кружилась голова от адского цекла, топпиило. Ириней отломил кусочек черствой корочки и положил в рот украдкой. «Святителю отче Сергце, яви чудо милости...»

Волле раки сбились в кучу исполком Посада, доктора из Москвы, партийцы местные да еще из бликиких волостей — из Рогачева, Софрина, из Хотькова. Однако духовенство не затерялось, выделяется облачением — архиманцрит Кропид, неромонах Порфярий, дастоятель Вифакского монастыря да еще нероднакон Сергий, настоятель Гефскаманского монастыря и Черпитовского. Все одеты по сапу. Народ в рубище, а перковное облачение бот ховних.

Кропид уже здесь не властеп, командует исполком: начинать. Тишина стояла, застрекотал аппарат — что-то

будет.

Меромонах Иона спимает один за другим покровы въсленый, голубой, черный, сивий. Все четко шито серебром и золотом с крестами, будто вчера готовилось. Обозначились контура тела, перевъязанного выхрест по грума и у колен синей лентой в палец ширивой. Игумен Апаний помогает Ионе подпять фитуру из раки. Сшимают покров, под ним увитая желтой лентой еще цветная одежда, голубоя, а голова в черном. Иона распарывает ножищиами голубую

парчу, теперь уже фигура стала совсем плоской, пальца в четыре толшиной, не больше, и опета в самотканое сукно, грубое и уже истлевшее. Иона снимает с головы черпую шапочку, виден череп, Иона бережно приподпимает его — челюсть отваливается, аубы наперечет, семь штук. Один из докторов склонидся ближе и проворнее Ионы достал сверток бумаги промасленной, развернул показывает рыжеватые волосы. Без единой селинки. Ворохичи доктор рукой остапки, поднядась пыль. Загреб пригориней что-то медкое, разжал пальны, заискрилась в свете похлая моль. Плавали чешуйки, пержались в возпухе как дым, долго не оседали...

Ирипей отвел взгляд в сторону, увидел лики толпы, услышал голоса:

- Тленные мощи, смотри не смотри. Следовало земле предать отца Сергия.

Осквернили храм божий.

 Бог поругаем не бывает. Теперь храм надобно освятить...

Стоит в свете белесый хам в галстуке, коивит губы ехидно, рядом с ним отрок в шинели, стриженный в тифу, растерян, как литя малое, бледен, ртом воздух хватает. Девка пухлогубая мелко крестится, старухи сумрачные губами шевелят. А возле Ирипея широкий костлявый мужик, пожилой в падежный, в зипупе нараспах, с твердыми морщинами на худом лице, бородка сивая, жидкиз волосы слиплись на темени, обнажив бледиую кожу, бормочет сонно и жалко; и тоска, жалость к нему и к другим верующим, которых обобрали палетом, пропизала Иринееву душу — зачем? Кому это нужно? Для какого добра? В такую годину оставить людей без пристанища последцего, веру бросить на ветер, пусть распылится она, как SATION.

Замолк, отпономарил протокол казенный голос, тело толны линиулось к выходу, никто не закричал, и небеса не разверялись, и ин одив вуша печистая пе упала замертво, и стало еще страшпей — где возмездне? В последный раз слянул Ирмией в лутро раки мпогоцелебной, запомнить хотел водробноств и нотом истолювать подобающе, сердце свое успоковть, увидел нутро, высоеченпое сатанинским светом до крошки, до малой нымики черен проваленный, чемость редкозубую, кости, осыпаюписся на концах в желтый прах, прядь волос в сальной бумаге, какой обертывают пирожки на масленой, пригорини дохом моля. Прах, тлен.

Толиа вынесла Иринея из собора, он мадио хлебнул воздуху, отволокся в сторопу, еле держа колени, скатилсле к крыльца, привализся симной к шершавому камию стоны и мятко, как куль, опустился наземь, ощутив допатками холопиое тело собора.

Зачем, зачем опи это сделали?..

Перед глазами его мердало липо мужнка, похожно па его отца. Стылая пустота в глазах, понкнутость, щеки без кровники в синие губы давно голодного человека. Он пе сам по себе мучился, не за себя страдал, семья у ного, жена с клешпиятыми от трудов ружаму, ребятицик с жывотами пухлыми, коровенка с боками аки стропыла,— и всему этому надо найти смысл, чтобы тернета дальние. Изъяли опору в нем, вышибли столб вседержащий, и все номеркло — семья, хозяйство и жизни не только на этом сете, но, что глазвее, на том. Указала ему на жалкий конец человеческий, на труп смрадный. Отобрали надежлу на жизны вечную.

Патриарх Тяхон, архимандрит Кропид, перомопах осогуд скудельный — прах, таеп, моль? Вам ды служить печествому делу, Или вы не ведали, что там есть, в раке, не предвосхищали, почему не слодобились меры принять, подпержать печастных долуством долуством долуством подпержать печастных допуством должьо, являть чудо подпержать печастных допуством должьо, являть чудо

простое из множества чудес церкви, накопленных за многие лета, начиная со жрецов египетских?

Но вы отвернулись от мира по своей перадивости, и пусть теперь голодные, педужные, обездоленные идут восвояси, бредут и едут во все края не только с пустым брюхом, но и с пустой душой.

Высветили души до донышка, как печной горшок па солнышке.

Пастыри мудрые и хоробрые, вы позволили и своим присутствием благословили крушение вадежды, любви и веры. Сан берегли? Звапие? Но божию строителю падлежит быть не себе угождающу.

Они безвластны — вот весь ответ.

А кто властен, если царя нет? Есть Ленип, гепералы есть и войска иностранных держав, все они суете служат разноликой, а превыше их — бог вседержащий и верз народная.

Народ знает, чего ждать от ученых лекарей. Чего ждать от нечестивого исполнома, оп тоже знает. По превыше всего оп ставит, чего ждать от вас, отпы церкви,— чуда ждать, укрепления веры. Но вы не иввали чуда. Опустив очи долу, помогли властям веру разрушить, последнее пристанище отнять. Ведь вы для них, для людей, а не опи для вас.

«А для кого я сам? Не о боге думаю, грешный, о людях. Нет во мне бога, как мне теперь жить, чем пустоту заполнить?»

Не явили чуда, негодные, и позволили зиять пустоге, иролы. «И отобьют у вас. пастыри, стало ваше».

Нет в нем смиренномудрия...

Что останось? Сбраз света всепожирающего, укрошенпой молнин, ин спасения, ни забвения, и мрака такого нет, который бы поглотия сей свет. Чем развенть его, дабы вернуть надежду, и откуда оп, по чьему пастоянию, гле источния.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Направил было слопы к Ленину, сказали — гряди воп. В подряснике, в скуфейке, руки сложил пад поясом, булто ноет подложечка, поза вроле бы смиренная, по взгляд стойкий и жилкая бородка вскинута, облик двоится, выражая смирение нажитое и природную непокорпость

- Уж так прямо и сказали? усемнился Загорский.
- Понять дали. Смотрит испытующе, решая, будет ли польза от сего посещения. Пошед я к нему с нижайшей просьбой.— Заколебался, падо ли изливать душу, если человек перел изм не главный?
  - Садитесь, говорите свободнее, я не митрополит.
     Благодарствую. Так дучше мысль воспаряет.
- Аня Халдина ушла вовремя, смеялась бы «воспаряет», ну а «гряди вон» прямо хоть в арсенал бери.
- Ленип очень запиг, он не в состоящи принять всех желающих.
- Поза нпока пе изменилась, но взгляд стал с укоризной — наместник Ленина отнес его к числу всех праздно желающих.
- Но если ваша просъба важна для дела революции. мы похлопочем, он примет вас,— продолжал Загорский, полбрасывая вноку належду. Не так-то просто удовлетворить ходагая, настроенного идти непременно к Ленипу. - В чем ваща просьба?
- Инок шевельнул синеватыми кистями, взял руку в DVKV.
- Прошу власть запретить вскрытие святых мощей припародно.
- Загорский молча покивал нонятно. Дан требует власть отпать, монах - власть употребить. Вот и пораскинь, как тут быть с точки зрения широкой демократии.

Причем оба не одиночки, не от себя просят, требуют, за ними слои населения, тоже массы, особенно за монахом.

нахом.
Одно утешение: оба нашу власть ощущают, убедилясь в ней. Осталась некая «малость», чтобы в нее поверили.
— Мы можем запретить или ограничить только то,

что идет во вред трудящемуся.

Народ теряет веру. Вред прискорбями и очевидный.
 Последнее пристанище утрачивает духовное — веру в бога.

- У парода, и уже давно, появилась необходимость и возможность другой веры — в свои силы. Упразднение иллюзорного счастья есть требование действительного счастья, мы так считаем.
  - Вы кто такие? — Марксисты. Руковолящая партия продетариата.
  - Марксисты, Руководящая партия пролетариата,
     Инок даже чуть зажмурился от столь густой ереси.
- А мы христиане,— не без гордости сказал оп.— Вашему делу второй год, а церкови христианской без малого две тыши лет. Вы пришли на готовое.
- Неверно, выдумка. Материалисты появились задолго до христианства.
- Вы пришли на готовое, упрямо повторил ипок. —
   Христос сказал: «другие трудились, а вы вошли в труд их». Не совестно?
- Хорошо сказал! воскликнул Загорский. Не в бровь, а в глаз капиталу, эксплуататорам. Революция и явилась возмездием. А веща братия разве не пользовалась чужим трудом?
- Не тщитесь сотрясать воздух, меня вы не собъете с пути праведного. А вот народ темен, в вере нуждается, его-то смущать жестоко.
- Значит, пусть народ пребывает в темноте и невежестве. А свет разума — это жестоко. Прискорбно, молодой человек. «Народ темен — и на том стоим». И вам по совестно?

Надо служить народу, облегчать поелику возможно его странация.

«Служить народу»... Прямо хоть изымай из оборота, ванений декретом эти слова! Эсеры — служить народу, апархисты — служить народу, и церковники то же самое. И Колчак, и Юденич под тем же лозунгом ведут полки на нарол.

- Ваши коллеги, молодой человек, говорят так: красно глаголя, лжу глаголешь. Народ не верят пустому слову, он убедылся: лужно верить только релам. А вы принили с просьбой запретить дело просвещения, пришли отстаивать темноту. В этом вам никто не поможет. Мы — ав власть тымы.
  - Главная тьма неверие.
- А если вера в ложь? Мощи Сергия оказались сгнившими, и вы сразу к властям — запретить вскрытия, иначе конец вере.
- Тленнем пашей веры пе смутишь, падающим голосом сказал виок — трудно ему, не сможет оп стоворяться с этим наместником. — Народ Ленину верит, пустите меня к пему.

Загорский быстро обвел глазами стол, подал иноку лист бумаги. Тот привил обемии руками, прочел: «По указанию В. И. Ленция как можно быстрее сделать кинофильм о вскрытии мощей Сергия Радонежского и показать его по всей Москве». Лицо инока стало постным, он вернул листок, перекрестился.

Оп устал, огорчение следует за огорчением, и печем ему остановить смуту свою, оборвать разом, декретом ли, каким другим настоянием, лишь бы вернуться к прежиему и жить, как жил.

Не дают! И еще беда, не сидится ему в лавре, за пределы пошел, лезет в пекло, тщится узнать, разведать — уж так ли худо везде? Не верится ему, слишком быстро все рушится.

 Да быстро ли? Может, зерно сомнений таилось в его душе давно, только роста не давало до той черной пятнины.

Будто продолжается вскрытие, и уже обнажают по мощи Сергия, а душу самого Иринея и показывают ему при свете новых слов непел его...

— Нет в мире другой страны, где весь народ по имени Христа назван — крестьяне русские. Не монашеский орден, не секта какая-нибудь суетвая, а весь народ па земле русской. Если на ваших знаменах писано: все для народа, то какому же вы народу служите? Которого вет? Тот. котомий есть, портестует.

Готовый мартовет. Мек в подряснике. Удивительно, до чего похож в своей логике. Видло, и вирямь меньшеням — ото не программа, в склад мыпления, особи и рврода, порода людей. (Вирочем, большевизм тоже.) Не так давно Мартов кричал по поводу продогрядов: «Пресательство! Вы прядумали убрать из Москвы лучший цвег протве голода». Главное — протест. Здоровый протест протве голода». Главное — протест. Здоровый. А ва хлебом пуст. веде лух святой.

— «Какому народу служите»... Российскому, кан и вы, только задачу свою понимаем иначе. Ваше убеждение на вере, а наше — на знании, и только знания дают убеждения. Вы убедались, что мощи тлениы, по от нас трефете запретом поддержать заблуждение. А в писания, к вашему сведению, говорится: познайте истину, и истина сделает выс свободными. Познайте! Немало бывших верующих пришли в ряды революционеров. Опи прошли сложную полосу исканий. Одит из паркомов учился в духовной семинарии, председатель ВЧК вогда-то хотол быть ксепдаюм. Но в ту пору они не просто крестили лабы и долбяли догму, они мучительно искали истину, и нашли ее в материализме и в борьбе, а не в молите и послушании. Уверен, что и вы, молодой человек, перестаниет кватать-

ся за старое. У вас еще все впереди, ищпте и обрящете, как говорится.

- В ваших словах нет непависти, по к вам...- Он не

договорил, только головой покачал.

Нет ненависти. Ни к Дану, пи к этому настойчиному иноку. Нет, и слава богу. Нет ненависти, потому что есть знавие: гает религии лишь продукт и отражение эколомического гиета. Никакой проповедью нельзя просветить произгариат, пока его не просветит борьба его собственная против темных сля капитализма. И в этой борьбе релитаюзные бредни сами собой терито значение. Мы не выдвитаем религиозвый вопрос па первое место — опо не ему привидалежит. Не выдвитаем, чтобы не распылать, по дробить силы для действительно революционной экономической и поличической больбы.

Нет ненависти — нет жестокости. Нет жестокости нет и ответного фанатизма, не должно быть, во всяком

случае.

Нет пенависти, есть знаиме: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией иправлять».

А управлять — самое трудное. И среди многих трудпостей еще и та, что ни Дан, ни монах, ни весь калейдоскоп контры не желают нашего управления. Они разные, ввешие противоположные — послух и неслух, церковь и алархия, но принцип исповедуют одип: «Заблуждаются другите».

А большевики? «Не ошибается тот, кто пичего пе делает».

Мпого вас в лавре, в семинарии? — спросил Загорский.

 Порядочное количество. В семинарии сто восемьдесят душ.
 «Больше роты молодых бойдов. Не стоящих и опного грасногвардейца». Посмотрел пристально на монаха довно не видел он столь близко этой доисторической одкадив, в МК тем более. Уговорить бы его для начала просто нереодеться. Бороденку сбрить, постричь патам, выдаьь сму шинель со звездой, сапоти со инорами. И веристся к пему прежний строй мысян, устыдится своих словесреди живых людей с путками-прибаутками. Как мало падо — переодеть. Актер переодевается для спектакля и учкое платье и преображается сответственно. Синмает платье — возвращается к себе. Эти же всегда исполняют роль, денно и поцно, а когда людей нет, перед собой динедействуют. А что там в мире без вих творитси, каково лидям — на все божна воля.

Боженька сидит крепко. Даже в пятом году, на подъсме, когда можно было смело ругать-костерить станового и пристава, попа, чиновинка, самого царя крыть, отводя душу, бог оставался богом. И когда товарип Денис от пажды в тинография Кушперева подила голос протяв дурмана реантин, старый наборицик его осадия: «Чашки бей, а самовара не тронь». Годами, десятилегими будуг сще сидеть иные возле этого самовара, и помогать им будут такие вот молодиць в рисах и подрасивика. И ве голько российские. Лении не эря говорит: па перестройку сознания потребуются годы.

 Тяжко, госнодв помилуй, тижко, забормотал пиок.— Страна-традалица, глад и мор, голько ангелы о неба не проеят хлеба.— Бормотал он с болью, искрепие, истово.— Не один человек крест несет, а парод весь. И раслат будет, как Христос..

 И воскреснет, если уж на то пошло! — подхватил Загорский. — Для другой жизни. Новое не может развиваться, если старое остается в неприкосновенности.

— Ленин занят.— Ипок вздохнул.— Позвольте мне вайти к вам еще хотя бы один раз.

Пожалуйста, когда захотите.— И продолжил со-

чувственпо:— Паверное, вам трудно будет жить, как вы жили прежде, придется делать выбор. Вы человек думающий.

ющий.

Инок помотал головой, торопясь вытрясти из ушей обольстительные слова, и перекрестился. Кланяясь, все же напоминая актера на сцене, он полятился к двери.

«Крестится, а ручонка серая...»

Загорский ткнул пером в чернильницу, записал на листке: «Для Исполкомиссии. Празднование 1 Мая не должно носить особо пышного характера».

## ГЛАВА ЛЕВЯТАЯ

Первого мая он увидел другого Левина. Положение на форитах улучшилось, Колчака погнали 
от Волги, Юденича не пустили в Питер. На Восточном 
фроите пашими войсками взят Бугуруслаи, продвицулись 
в районе Чистополя, ндуг успешные бой под Оренбургом и 
Уральском. От Царицына наши двинулись на Ростов, белоказачей вавитюре скоро повдает конен.

Под Царицыном сражался Рогомско-Симоновский полк, сформированный в Москев военным организатором района Сергеем Монсеевым. Рассказывают, комиссар полка Монсеев в боях подает пример, находчив и храбр, ил спаридам, па пулям не клавнется. Притодилья Сергею боевой опыт. Мировая война застала его в Париже, в омиграции, и Сергей виопыхах вступил в армию союзныков— заговорыла дворилская кровь, решли защищать Россию. Клячка у него была Зефир. Из Царицына Ворешилов прислал в Москву телеграмму— хвалил Рогомско-Симоповский полк за отвату. Зефир, можно надеяться, станет кремнем.

Вдоль Кремлевской стены пустынно. На корпусе Сенатской башии — мемориальная плита Коненкова: жен-

щана с веткой мирры в руках и слова: «Павшим в борьбо га мир и братство пародов». (Женщипа — в традициях кудожников Парижской коммуны— полуобнажена. При отчрытии, подавая Ленину ножницы— разрезать ленту, бонецков назвал свою мемориальную работу мнимореальпой.) Рядом свежая могила Свердлова в цветах, Длинная грида братской могилы жертв революции ровно выдожена дериом.

МК принял предложение Загорского: празднование не должно носить особо пышного характера. Провести демонстрацию трудящихся па Красной площади и митинги по районам. Показать бесплатно спектакли на площадях, устроить сеансы граммофонов. Лнем бесплатно накормить петей и, по возможности, рабочее население, раздать бесплатно номера газет «Правда», «Беднота», «Коммунар». С наступлением темноты показать кинематографические

картины.

Последним пунктом в решении МК записано: «Признать невозможным выдать районам красную материю для флагов и лозунгов». Красная материя идет в обмен на хлеб в южные, хлебородные губерини, в Саратовскую и Симбирскую прежде всего. Комиссариат продовольствии отпускает красную материю только за особую наличную плату — хлебом. Не было еще такой цены у хлеба — псиы симвода революции.

Исключение для Краспой площади. На каждом зубпе степы красный флажок. Напротив Кремля на здапви Верхних торговых рядов — адые полотпища с изображением рабочего и крестьянина. К рукам броизовых Минина

в Пожарского прицеплено по флажку.

На Лобном месте белое покрывало прячет фигуру Стспана Разина, ветер полощет парус, складки у постамента пузырятся, рвутся из-пол веревок, булто не терпится Стеньке распеденаться, выглянуть: какие они, потомки. Плошаль залита солицем, природа балует. Колонны рабочих, отряды особого назначения в шинелях с синимп леями, войска гарнизона.

Лозунги: «Под красное советское знамя, против черного знамени Колчака, гепералов, капиталистов, помечиков!»

««Станьте овцами и живите в мире с волками», — говорят соглашатели. «Вырвите зубы у волков и лживые языки у предателей», — говорим мы».

«Рабочий пе хочет командовать мужиком; он хочет

помочь мужику и получить от него помощь».

Около полудия на площади появился Лении, обычный, посемейному вышел правдновать, с женой, с есстрой, побивзости чын-то дети. Пока шел к трыбуне, останавливался много раз, жал руки, ульяблея, что-то говория и шел дальще. Протянуя руку Загорскому и сразу вопрос: настроение среди рабочих?

Загорский зила: с таким вопросом оп обращается и каждому партийцу, особению из МК или из Моссовета. Даже в праздыми для него этот вопрос не праздыми. И отвечать на него надо подумав, информацией, а не отговоркой, тут не годится рассомее: «Как живете? — Да помаленьку». И по твоему ответу Лении видит, какое пастроение у тебя и, более того, чего ты сам стоишь.

Велик соблази порадовать Ильича в праздник, по

чем — мечтой? Революционной фразой? Слишком дорога дружба с Лениным и велико уважение к пему. Язык по

повернется благовестить попусту.

«Было бы только сознание недостатков, равносильное в революционном деле больше чем половиве исправления!» — это со соляв, А сознание педостатков — не перечень их (до эторого пришествия хватит перечислять). Умей выделить главное, определяющее, если ты политический организатор.

- С января по май, Владимир Ильич, Москва отпра-

вила на фронты двадцать одну маршевую роту, пятьдесят пять тысяч дучших рабочих.

Ответ уклончивый, ответ неполный, по остадьное Лепип попимает сам. Надо обеспечить семьи фронтовиков, а к пустым станкам на заводах и фабриках поставить вамену такую же умедую и сознательную и воснитывать их, чтобы не просто сохранить трудовой темп, а ускорить его. Краспая Армия требует оружия, шинелей, обуви,

мен, осуви. Пять тысяч. На фронт. Важно, пужно, веобходимо. Но куда денешься от ощущения, что — от себя отрываем? Как они пужны Москве, эти делятки тьсяч лучших рабочих! Как неизмеримо легче было бы с ними строить. ваботать, жить!

Но кто будет воевать против четырнадцати держав?

- И еще из оставшихся надо выдеанть сто пятьцесят, опять-таки жучших, в партийную шкому при МК. С отрывом от работы. Чтобы с их помощью сохранить авияние в рабочей среде. Не тодько удавливать и плестись в косеге разных пастроений, но и самим создавать боевой, трудовой накат.
  - А потом и эти полтораста уйдут на фронт...
  - Сколько осталось коммунистов в Москве, Владимир Михайлович?
- михаилович'
   Неполных семнадцать тысяч, Владимир Ильич.
  Почти в два раза меньше, чем белогвардейских офицеров.
  Сейчас их в Москве тоилиать восемь тысяч.
- Офицеры без армии не офицеры. Будем использовать их на технической работе по снабжению Красной Армии.
- Они сами по себе армия, «Предавали и будут предавать »
- Проводим еще и партийную мобилизацию, Владимир Ильич. Перед самым праздинком МК предложил районным комитетам самообложиться...

Левин покругил годовой — «самообдожиться»! Но так вошло в обиход.

вопило в обиход.

Загорский говорил, кратко, вроде бы дельно, но испытывал досалу, понимая, что как-то минует главное, без озабочениести говорите, по принципу «черное с белым по берите, «дал и янет» не говорите».

— Вопреки нашим ожиданиям,— по инерции продолжая оп., рабоны выделил донольно много товарищей. Двадцать из явх уже отбыли на фроит. Остальные вольется и общегражданскую мобедиванию. Сразу же после праздника мобильнауем отряд старых большевиков до Дуначарского включительно. Направым их в провицию на две-три недели, чтобы они провели мобилизацию на местах.

Лепин слушал рассеянпо, действия МК ему были известны, если не конкретно, то в принципе, смотрел по сторонам быстро, пенко, спросил не к месту:

— Сами не голодаете? — И тон деловит, без тепи сочувствия, сентиментальностью оп никогда не страдал, таким топом спранивавот: «А сами вы исполнительный» — Последите за своими товарищами из МК, Владимир Михайлонич.

— Я помию, Владимир Ильич: «Беречь казенное имущество».— И решил все-таки закончить о настроении: — Олини словом, настроение боевое, настроение труповое...

Ленин скучно прищурился, опять посмотрел и сторо-

 ....но, если говорить правду, Владимир Ильич, чудо нам бы не повредило.

Взгляд его живо вернулся к Загорскому.

— А вот это и есть чудо — говорить правду! — с напором сказал Ленип, и в глазах блеск, щеки стали теплей. — Даже если она пам невыгодва. Говорить правду па фоне лиявых обещаний Колчака и Юденича, демагогии мещшению и зесою. Мы бумен непобелимы в том случае — и только в том случае, если всегда, при всех поворотах истории не будем выдавать келаемое за супее, ве будем врать из так называемых «тактических соображений». Мы должны говорить то, что есть, кто поставил нас в такое положение и почему мы должны защищать революцию. Слишком дорогой ценой платит рабочие за свое право быть козяевами ижани, слишком дорогой! Но мы не должны лать и обещать им тут же молочные реки и кисельны пать и обещать им тут же молочные реки и кисельные берета. Они переставут верить пам и отвершутся. Ложная фраза есть гибель правственная, вериый залог теболи получеском

Подошли к трибуне, грубо сколоченной из досок. Ленин поставил ногу на неструганую ступеньку, будто проверия, надежна ли, проверил, затем коротко вскинул руку — и Загооскому:

— Прошу.

Мітювенніо — домик в Сешеропе, четвертый год, усатый, лысый, в косоворогие, незавкомец мужщикого вида приглашает, не подозревая, что сейчає раскрытикуют его за раскол в пух и прах. Как легко было с инм тогда остаться наедине и говорить долго, как медленно текло время в начале века — только набирало расгоп. Ступеньки ки юности, крашеные, домашине, и ступеньки зремости, насиех охраженные гвоздем нетесавые отрежки, но и тогда и тенерь — вверх, и вверх— по его зора

 Владимир Михайлович! — требовательно сказал Ленин, видя, что Загорский мешкает. — Сверху вам вид-

ней будет настроение Москвы.

Загорский взбежал по светлым свежим ступенькам высоко, штук двадцать,— выскочил наверх, не подпял головы, ведь не его ждет площадь, оберпулся к лесенке, попал Ленину руку.

А площадь сверху все-таки была красной. В каждой колоние знамя. И всюду, не густо, не сплошь, но по всей площади рассыпаны там и сям маковки красных косыюм — женщины хранят их теперь для большого правдника, как хранили прежде по сундукам кашемировые шали и пелковые косынки.

— ...В прошлом году Первого мая мы были под угрозой германского империализма, — говорил Лепии с трибуны. — Теперь оп сломлен и повергнут в прах...

Была бы прежней Россия — был бы конец войне.

Был бы конец войне, но не было бы пикакой России, пи прежней, ни пынешией, не совершись революция. Опа сохранила Россию, помимо всего прочего, еще и от реальной возможности стать германской колопией.

 Нэменилась картина праваднования проистарского для не только у нас,— звучал над площадью высокий баритон Ленина.— Во всех странах рабочие стали на плутборьбы с империализмом. Освободившийся рабочий класс победпос праваляет свой дель свободим о иткрыто не только в Советской России, но и в Советской Венгрии и в Советской Баварии...

Трудно сказать, победит ли окончательно и надолго ли победит революция в Венгрии и в Баварии, в каждой стране свои условия, но то, что именно в эти дни там нобедил народ, послужило великой поддержкой российскому пролетариату.

Да здравствует международная республика Сове-

тов! Да здравствует коммунизм!

Толна рукоплескала, кричала «ура» и «да здравствует»,

толна ликовала — свой празличк, наш!

Никогда и нигде Загорский пе видел такой толпы, вдохновенной, единой, целеустремленной, ни в Германви, ии во Франции, пи в Швейцарии, ни в Англии.

Лении выступыл трижды в разных местах Красной толиу в упор, видел удивительно одинаковый, тусклый цвет инщеты. Белые и черные, синие и зеленые пекогда одежды полиняли вывстврание, стана мопотопно-серыми обносками. А обувь? Галоши на босу погу, плетенные из шпагата тапочки, сыромятные опорки и, как роскошь, ланти, надежные, веками проверенные.

В Рязани пехотная школа выпустила первых краскомов. Вместо сапот красным командирам выдали по нереповых лаптей. Приказ начальника школы гласил: обувать лапти по торжественным случами и на нарале.

Создана ЧИКВОЛА — Чрезвычайная исполнительная комиссия войсковых дантей

Нельзя без боли смотреть па нужду, на худые, изможденные лица. Нищета в праздник становится сино оптутамее, бьет в глаза. Нигде он не видел такой толны прежде, ни в Германии, ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Англии. «Страна-телалания...»

— ...На этом месте сложил он голову в борьбе за спооду, — говорил Ленни с Лобного места у памятника Стенану Разину. — Много жертв принесли в борьбе с капиталом русские революционеры. Гибли лучние люди пропетариата и крестъянства, борцы за свободу, но не за ту свободу, которую предлагает капитал, свободу с банками, с частными фабриками и заводами, со снокуляцией. Долой такую свободу, — нам нужна свобода действительная, возможная тогда, когда членами общества будут толькить за такую свободу. И мы делаем все для этой великой пели. пла осуществления социальнама.

«Сделаем все». Трудно привыкнуть к пуждо в голоду, невозможно привыкнуть. Но и упираться взглялом только в нужду и голод — значит не замечать, не понимать, не убеждаться в главном: в боевой стороне пролегарской жизии, не видеть каждодневий, ежечасной борьбы и ее результатов. А пужду мы потерпим, дело временное. Нам ее навизали, и мы ее побепим.

Гремят литавры, ухает барабан. Парэд кавалерии и

Прогромыхал по площади тапк, отбитый у французов под Одессой.

Пошли рабочие, песня прибоем «Смело, товарищи, в вогу», гармошка, пляска, колонна — вроссыпь, и пошла карусель, и с притопами, и с прихлопами, взмахи рук, платочки птицами, белозубые лица, отчаянные глаза парод ликует, забыты беды, море по колепо...

Ликование и страдание - крайности - бескрайности! - русского характера. Это про нас говорил Маркс: человек отличается от животпого как безграничностью своих потребностей и их способностью к расширению, так и невероятной степенью сокращения их. Певероятнее быть не может, по - история движется нами, нами познано и усвоено главное ее паправление. «Мы паш, мы повый мир построим...»

Из ворот Спасской башни выехал автомобиль, миновал деревянную будку для выдачи пропусков, подъехал к трибупе. Ленин поднялся на подножку автомобиля, приветственно вскинул руку. Шофер начал разворачивать машину, сейчас опи уелут в Кремль. Толпа па мгновение приостановилась — и рипулась к автомобилю без команны, без клича, разом, как единое целое, вмиг окружила его тесным живым кольном, приветствуя вождя криками. намереваясь пести его па руках.

Слышать грохот рукоплесканий, возгласы одобрения Лепину не в повинку. Лении любит массу, пля него всегла важно, пужно удостовериться в ее поддержке и единстве,

он заряжает ее словом, и она его заряжает ответно.

Сейчас Загорский увидел другого Ленина, смущенно-го и недовольного. Застыла на его лице неловкая, растерянная улыбка, казалось, он хотел пристыдить: не надо, товарици, зачем же вы так, оставьте, пожалуйста, я-то тут при чем? - будто он не оп, не фигура, не вождь - двойник всего-навсего, дублер того, пастоящего Лепина

Площадь постепенно пустела, оркестр гремел все дальте, затихали песни.

Не хотелось думать, не хотелось помнить, что завтра будпи.

Тревожные будии будущего. В котором главное из чудес — говорить правду. Иного чуда Лепин пе обещал. Остается в силе сказанное им в конце марта: последнее тяжелое полугодие.

Загорский посчитал, загибая пальцы в кармане, — полугодие закопчится в конце сентября.

## ГЛАВА ЛЕСЯТАЯ

Теплой июньской ночью со станции Орел вышел на Москву поезд, Тяжело пыхтя, будто взмученный стоянкой и сумасшещией посадкой, состав дерпулся, стуча и ляятая, кое-как сдвичулся вдомь перропа и поплыл, чаще стуча на стыках, торопись упольти в темень от станционых отпей. Из парововной трубы светаяками взметались искры, да в тамбуре хвостового вагона слабо желтел фонарь.

В душном, нагретом за день вагоне первого класса васветилось окно. Отарок свечи поныхивал и длигию коитил в железном фонаре, освещая фигуры четырех нассажиров. Куне было заперто излугри. Захватапная, в панах, зававеска наполовну прикрывал лаковую черноту окна. На столике лежала пышная буханка хлеба, вровевь с пёт — янгарного отлива жареный гуск, и вещном всему — тяжелый бирок без ручки. Пили только трое, с разной степенью жажды, четвертый к сивухе не прикасалоя вожес, курил трубку с наогнутым чубуком, набив ее табаком со щепотью какого-то зелья, оччето в куне стоял вромат, перебивая дух из билова. Он был старше других стр повавату, лет сорока нати. с маленькими чиними главами, с отрешенным лицом философа, с круппой, гладко выбрятой головой. Черен его пнафранию лосивлел, смазанный каким-то, опять-таки ароматным, снадобьем. Суря, по ого сдержанным жестам, вальяжным, легоропланым, он тут был старшим не только но возрасту, но и по положению. Звали его Чактура. Ня имени его, пи фамилия инкто не знал, кроме, пожалуй, самого батьки, да и то воля ли.

Радом с ням на диване сидел Сапта Бараповский, малый лет триддати, тем не менее — Сапта, в тельняпике, в бескозырке, сбитой на затылок, с потертыми остатками золотых букв на ленте. Напротив Чаклуна за столикокледа Казимыр Ковалевич, с длинными гулульскими усами небольшой бородкой, знатом анархизма и его толкователь. От двери к столику и обратие и двери металси четвертый, самый молодой пассажир, лет двадцати пяти, в серо-зеленом френче с кармавами на груди и по бокам, стрижевный под Керенского, бобриком, темпераментный, неторпедавный Петс Соболев по кличке Бонапарт.

Вагоп качало, скрипели диваны, дверь, стены— всс, что могло скрипеть и не могло, казалось, и прокуренный

воздух в купе тоже скрипел.

Разговор завязался не сразу, будто собрались опи в купе как случайные пассажиры. Видно, давала себя знать близость конечной станции их маршрута. — Первый класс, а качает как третий, — насмешливо

 первым класс, а качает как третии,— насмешливо проговорил Саша и вытер ладонью пот со лба.
 О чем бы он ни говорил, он всегда придавал голосу пасмешливость.

Все четверо ехали налегке, без чемоданов и тюкоп, будто служебия поездная бритада, если не считать коряниы с едой, которую Кавимиру передали на вомезале в Куреке, да тяжелого бидона, который Барановский раздобыл самостительно.

— Если уж Россию раскачало, то вагон раскачает,-

охотно подхватил Ковалевич. — Скрипит Россия, скрипят вагоны.

— Россия не скринит, — уточнил Соболев. — Россия рычит.

рычит.
— А местами воет, га-га,— добавил Саша, утробным смешком оценивая свою шутку без помощи посторонних.

Ехали налегке, однако, судя по плащам и пакидкам, висевним у двери, по тому, как натяпулясь складки, грозя оборвать петли, карманы их содержали некую тяжесть.

Состав был переполнен, салились с боем, обыватель кула-то ехал, искал легкой жизпи, женшины, старики, дети, и еще мещочники салились и рабочие. И хотя власть ихняя, рабочая, опи скромно, хотя и дружно, почти что строем, занимали вагон поплоше, третий класс, мешочники же ломились в нервый — за что боролись?! Саша, в тельняшке и бескозырке, с бидопом на плече, а бидон обернут плащом, проник в пужный вагон, не размахивая ни маузером, ни гранатой, обойдясь словами двумя-тремя, не забывая номянуть богородину как «бога мать». Держа бидон на левом плече — а бидон ведра полтора. — Саша правой разлвигал толиу, гле оттаскивая за шиворот или потянув прямо за натлы, где давая нипка то с правой ноги, то с левой, на ходу безошибочно определяя, кого чем скорее проймешь. Саша долез до самой пробки возле ступенек и тут, видя, что не помогают ни руки ни ноги, подал голос: «Ра-асступись, граждане, динамит! Для Мастяжарта, мастерских тяжелой артиллерии!» - и пролез, оберегая бидон от толчка, будто там на самом деле динамит. Занял куне, опустил раму и неретаскал остальных в окно, поднимая их с перрона под мышки, как малых летей. Самым тяжелым оказался Чаклун, и не ноймешь с чего, вроде бы и роста как все и нет на нем пичего лишнего, а весит, пожалуй, не меньше семи пудов, что, впрочем. Сашу не особенно уливило - умими человек сам по





собе должен быть весомее других. Казимир весил средне, в вот Бонапарт совсем «не тае» — как пушника, осли что весит в нем, так это два револьвера с обоймами, дв тара грапат, с чем Соболев не расставался с самого Гуляй-Поля.

Расположились, распаковали кораниу, Казимир похвалил Сапиу за расторопность, Чаклуп добавил, что у Сапи талант общения с массами, один только Бопапарт изчего пе сказал, и ясно почему — все таланты в пем одном собраны. Не будь Сапия, они бы все равно ссли, Бопапарта пе остановиць, он и пальбу открост, если что, и граната в его руке не авлужавест.

Уснокованием. перевели дух, заперли дверь. Казвимр расчесал уси, бородку. После разговора с окрине по сеей госсив визмание переключалося по стоям с хлебом в жареным гусем. Похожий на идола бидон вздавал слабый насек перед самым носом Ковалевичу.

Через край будете лакать? — брезгливо поинтере-

совался Чаклун, на что Саша ответил:
— Га-га! — и постал из своего плаща кубок, волоче-

ный, с веняелими по бокам, со стуком поставки его на стоини и, громко глотам слюну, сила с горловним клетчатый вамокший платок, подумал-подумал и супул его в карман — не порподать же добру. Налил кубок почти до края, подат Чаклупу, по неуверенню, скорее ритуально, по старшинству. Чаклуп в ответ только щекой дериуа, и Сапи передал кубок Казвимру.

— За что пьем? — перебил их священнодействия Соболев и даже остановился возле столика, как инспектор из

общества трезвости.

Один наполняет сиводралом, другой хочет напол-

нить смыслом, — усмехнулся Чаклун.

Соболев нервно прошелся от столика до двери и обратно, держа руки за спиной, стиснув правый кулак левой ладонью. Пьем за то, щоб дома не журылись, — подсказал Саша выход.

Казимир выпил не очень охотно, как воду, без крякапъл и присловий, а Чаклун стал закусывать — оторвал ногу у гуся, крутнув за кость крепкими короткими пальпами.

Соболев метнул на него косой быстрый взгллд — и снова к двери. Ему хотелось сказать, что при вяде такой пабитой мудростью, а главное, такой отгляционанной головы очень хочется ее продырявить. Отлично будет выдна дырка от пули, такая ируглая, аккуратненькая, с красной каемкой на желтом фоне, — но ов уже говорил так Казимиру отдельно, за спиной Чаклуна, еще в Харьковс, а смольбоме не позволяло ему повторяться.

Казимир потянулся за гусем, делая плотоядную мину.
— Пора бы и о деле поговорить,— самолюбиво, су-

мрачно сказал Соболев. - Скоро Москва.

Однако Казимир не спешил с ответом, молча жевал, будто не замечая стремления Бонапарта взять власть. — Дело ясно, що дело темно, попределил Саша.—

Га-га.— И заискивающе посмотрел на Чаклуна. Видно было, что если Саша кого и почитает из здешних, то только его, Чаклуна. На то были особые основания.

 Скоро Москва, что верно, то верно, согласывая Казвимр с Соболевым.— Наденсьь, успеем туда равыма Дешикива.— Усмехнулся криво: — Думаю, батька правильно сделал, что открыл фроит, комиссары с Деникиным быстрей перебьют друг друга.

 Разумеется, правильно, — ехидно согласился Чаклуп. — Батька видел, что хлопцы его скоро сами перебыет

друг друга.

— Дисциплина хромала, что верно, то верно,— благодушно согласился Казимир.— Но батька все-таки старался навести порядок, надо ему отдать должное. Возьмите, к примеру. Елисаветграл.  Зарубили дюжину мародеров, а толку? — пе согласился Чаклун.

Все-таки интересно, в таком ли тоне он разговаривал с самим Нестором Ивановичем, когда с ним из одной чашки ел?

 В Елисаветграле вас не было, а я был! — рапостно сказал Саша. - Погуляли в те дни, що и говорить, успели отвести душу. И день гуляли, и другой гуляли, пи одной девки в городе не осталось целой. А на третий батька сказал: хватит, и выходит со штабом на улицу. А тут ювелирный папротив, рядышком, Они туда — проверить, а из витрины выскакивает наш вольному-воля, и напок на нем. как на собаке блох, попавешано, ожерелья, жемчуга, на брюхе вазу обенми руками обиял, а ваза та с головалого кабана. «Руби маролера!» — команлует батька. А ему сзапи голос: «Ла это ж свой, батька, это ж Тайга, казначей у Шуся». Батька гривой трясет, ногами топочет: «Р-руби-и!» Левка Залов махиул шаблюкой — головы нет. Был Тайга и весь вышел. «Девятый»,— говорит Левка и на ножнах зарубку делает, черт-те какую, может, аж сто девятую. А Гаврюшка ему говорит: «Сгубил картинную галерею. Левка. У него ж на заднице царь с царицей памалеваны, не соскребешь». Так що вы думали? Вертается Левка по мертвого трупа, ногой его ворохнул, клинком штаны взрезал — глядит. То на правое плечо голову положит, то на левое, как курица. Любуется, а там на одной ляжке царь, а на другой царица. Полюбовался, догоняет, шуткует: «Такую залницу, говорит, да на хоругвях поситы!» Га-га, смеху было.

 У всякого скота своя простота, — заметил Чаклуп. — А пришли в Бердянск — снова грабеж.

 Ну-у, в Бердянске краси-пвое дело было, — с вожделением протяпул Саша. — На монх глазах. Гульба была, красивая была гульба! — Он почесал себе грудь согнутыми пальпами, как когтими. — Запяли мы Берлянск, и приказал батька собрать всех проституток, какие есть, в паилучную гостиницу, не то в «Бристоль», не то в «Малрил», пригласить, а не пойдут — силком согнать. Кула там, понабежали сами. Из бердянских подвалов выташили памлучшие вина, столетней, а то и больше павпости, псченые гуси с яблоками, бараны на вертеле, пир горой, разлюди-мадина. Попили-поеди, батька приказал выстроить всех проституток в один ряд, определить, какая же из них самая красивая. Выстроили, стали подводить к батьке одну пругой краще: выбирай, батька, себе княжиу, как Степька Разин, Опну полвели, пругую, батька пос воротит, то ли перепил, то ли нелопил, а тут у вольницы териеж кончился, стали они певок себе хватать, а то пе достанется. Хай и лай, визг и писк, и про самого батьку забыли. Тогда он выхватил маузер и пошел палить по кому попало. Человек десять уложил и ушел к своей жинке, учителке. -- Саша паже устал от рассказа, и во рту пересохло.

— Чернь, быдло, скот оценивают Махио со своей колькольнь, — Чаклун выпустил колечко дыма. — Скажи мие, что ты думаешь о Махио, и я скажу тебе, кто ты. Но вдея вольницы устарела — скакать на лошади рядом с паровозом.

— Махно — явление сложное, — согласился Казпмир. — Он мог выстроить проституток, чтобы сказать вм доброе слово и отпустить по домам.

Саша икнул от такого поворота истории. Для кого ста-

рался, рассказывал?

— Батьку любили все, — внес свою лепту Соболев. — И бандит с большой дороги, и очкарик-интеллигент. В чем сго сила, не знаю, но факт, любили.

 И каждый говория: на него влияют,— продолжал Казимир.— Запретия мародерство.— на него влияют одни. Собрал проституток — на него влияют другие. Отсюда вывол: его власть не мешала своболюй борьбе сил.

- Только крепкая власть, только тирания спасет Россию,— твердо сказал Чаклун.— Нужна рука покрепче Петра Великого.

— Нет уж, увольте нас от такой милости! — возразил Казимир, поправил ниджак, выпрямился, как на трибу-пе.— Человек рождается свободным! И ни рабство, ни двухтысячелетияя мерзость христианства— во грехе родоулимол ченения мероость эристиансь а то греже ро-дились, во греже помрем — не исказили его велякой при-роды. Человек создает себя сам, отвергая как бремя все, что становится между ним и матерью-природой. Тира-ния? — нет! Только в том случае человек достигает подного раскрытия своей личности, когда он освободится от каких бы то ни было внешних влияний — государственности, морали, религии, когда он сам, и только сам, станет абсолютным первоисточником всех своих деяний, и тогда он сам— свой собственный бог, перед которым можно со-вершать свои коленопреклонения. Его стихия— безграничная свобода! Только в ней может раскрыться вся его сущность. А разговоры о государстве и твердой власти бред рабов и холопов, не мыслящих своей жизни без цепей. Всякое государство, коллектив, масса есть рабство духа, кандалы индивидуальности. Не может быть свободы дула, папдалы пидивидуальности. 11с может быть своонды через насилие, не может быть никакого единения через меч и кровь, единение — только через развитие духа. Вот почему поднялся народ против комиссародержавия на севере и па юге, по российским окраинам. Большая

страна, как большой пирог, объедается по краям.

— А мы поможем ее сожрать с центра. Я взорву Кремль, клянусь матерью! — воскликнул Соболев, подогретый речью.

Чаклун молча попыхивал трубкой, прикрыв глаза, ов как будто не слушал, что-то вспоминал. Вспомнил:

— В Барселоне двадцать пять лет подряд анархисты собирают деньги па памятник Бакупину. Двадцать пять лет. И каждый год паходится предатель и выдает всех.

Его убивают, по жребию. Убийца безинт в Америку. Спова собирают деньии, спова предатель, спова расплата. Дваддать пять убитим, дваддать пять убийц. Игра в памятивк продолжается. Кто ее ведет, злодей или правелник, не имеет значемия, лишь бы продолжалась пра. Вот вам человек создает себя сам, оп сам свой собственный богь.

Саша кивал каждому слову Чаклуна, ничего толком по

Казимир плеснул себе та бидона, выпил, оторвал гуся. Сделал вид, что не понял притчи— с пьющего какой

спрос? — подхватил про памятник; — Газеты пишут, на Красной площади поставили ста-

тую Степана Разина. А Нестора Махио, живого Степьку двадцатого вока, хотят к степке. Поистине они любить умеют только мертвых. — Мы тол-же! — все больше заводился Соболов. — По-любия их только мертвыми! Палей мие. Сапа. За что

ньем? Напомипаю, впереди Москва.

Саша налвя кубок, подал его Соболеву. Тот принял, но пить сразу не стал. выжилательно, требовательно гля-

дя па Казимира.

- Что тебя интересует? спросил паконец Казимир, обсасывая косточку. Когда у актера пет средств на сцепе, он начинает жевать либо закуривает.
  - Меня интересует, кто нас примет в Москве и с чем?
     Мать сыра земля, басовито отозвался Чаклун.

Оп не пошутил, не векользь брякнул — веско сказал, со значением, не сказал, а прокаркал. Соболев побледного от злости на его неумествое пророчество, однако сдержался, решив не пузыриться, не жечь порох зря, иначо не разговор будет, а сплошное его каркавье.

Чаклуп ел быстро, жевал с хрустом крепкими белыми зубами, как здоровое животпое, спокойный сильпый хищпик.

- Мать сыра земля со временем для каждого, это естественно, — натянуто оскалился Соболев. — Все там будем, по пока мы живы. — Он приподнял кубок, торжественно повысял голос: — Как писал Герцен на своем «Ко-локоле»: зову живых! — Опрокинул кубок, выпил крупными глотками, острый калык его дергался на длинной mee.
- Ну, во-первых, не спеша, снисходительно загово-рил Казимир, если уж Бонапарту так пе терпится, перешел па призывы, - Яков Глагзоп и Цинципер, думаю, уже там, в Москве, С ними пюжина наших гавриков.

Глагзон, Цинципер! — фыркнул Соболев достаточ-

по красноречиво.

 Они анархисты знатные, воробые стредяные, — вступился Казимир.— Москву знают до донышка, легальную и нелегальную. Они там орудовали до марта прошлого года, пока комиссары пе перенесли туда столицу из Питера. Чекисты разогнали черную гвардию, Глагзон и Ципципер ушли к батьке, были при штабе, кое-чего пабра-лись и теперь не пустыми в Москву верпулись.

Самое лучшее — возвратиться в пураки. — сказал

Чаклуп и отвернул у гуся вторую ногу. Для какой такой надобности паправил с ними батька Махно этого полкильния? Постороннего, в сущности, субъекта сунул в боевую организацию. Посторонцего не только пля этой группы. но и пля всего человечества.

Верцее всего, он надоел самому батьке, тот и решил от Чаклуна избавиться. Но поскольку Чаклун еще может крепко навредить — где-то, кому-то, если его отослать с умом. — то батька пичего такого насчет «кражи» не говорил Левке Залову. Не то бы Чаклуна, как и мпогих других, батьке пеуголных, сразу бы «украли» — срубили бы голову втихаря.

Хотя расправиться с ним не так-то просто. Он и на самом леле чаклун — чаролей, колдун, слово зпает.

Саша торольное палня себе — а то и впримь, чёго доброго, перейдут к делу, задвинут бидоп под гол, ие до-типенься, — с присвистом выпил, почмокал сладко и сразу опыпнен не столько от селмотона, сколько от желапия по-бавжить. Оп и на сухую любим придуриваться, пу а уж если выпыет, сам бот велел. Тем более вее опи вывают, ка-ков Сепи вы нет, сам бот велел. Тем более вее опи вывают, ка-ков Сепи вы реле, к примеру на эксе в Харькове, — любой сейф для пето семечки.

— Два старых волка, прошедших огни и воды, в с пими дружнив как на подбор, для начала по так уж мало, Бонапарт. Но нам в Москве нужны не только боевики, для пас важнее стержень политический, вдейный. И тут в вам кое-то приоткрю.— Казамир дося свой ломоть гуся, оторвал кусок серой бумаги, вытер усы, пальны и пачал запевно, памеревансь товорить долго: — Представте себе Бутырку, громадине, зпаменитую на весь мир Бутырку вообразите, хотя пикто ва вас в пей так и не побъвал...

 Для них Лубянка, — вставил Чаклун, раскуривал свою трубочку. Сказал опять как о посторонних, без себя. Соболева передернуло. Ароматный дымок мохнатым коль-

цом подпялся над бритой головой Чаклуна.

— "Бутырку семнадцатого года, а точнее, неделя ва две до Февральской, — распевно продолжал Казвимр. Он будго зарок себе дал не обращать выимания на Чаклуча, от грека подальше. Соболев это заметил, и это тоже его бесило.— В кануи Февральской, первой — я это подчеркваваю — реполюцан. Вообразате: камера. И сидат в ней тря каторгамания. Момет, саделя они и ве во сдвой камере, по лучше пусть будет в одной, иначе не так складию. Молза создает легенды, убирам меночи, чтобы они не за-слояля сути. Сама Бутырка и есть как одна камера. Итак, свядят трое: анархает Нестор Махию, большевых Феликс Даержинский в осер Данила Беклемишев. Всё у имх однаковор — и баклада, в нарау, в квадалы. И мечта

па троих одла: поскорее бы революция, поскорее бы депь. свободы. И вот такой депь вастал. Первого марта топла ворвалась в торьму, перебила стражу— какось, какось! — разогиала, тогда еще пикого не убивали, отворяла ворота: выходи, каторжане, свобода, царь без престола! — Казимир, ликуя, пустил руладу.

— Престол без царя, — поправил его Чаклуп. — Царя

пет, престол остался, и кто его занял, Саша?

— Вопрос! — восхитился Саша, — Всем вопросам вопрос. Ребром! Комиссары запяли, кто же еще! — Саша Чаклупа обожал и рад был случаю поддержать его.

 Не сразу! – решительно возразил Казимир. – Не сразу, пропу не перебивать. Я подчеркивал: первая революция, Февральская. Три политкаторжанина вышли на свободу. Мечта их сокровенная сбылась. Большевик поехал в Петроград, вошел в правительство. Эсер остадся в Москве, вошел в правительство. Анархист поехал к себе в Гуляй-Поле и тоже вошел в правительство, стал председателем Совета крестьянских и солдатских депутатов. В разных местах России стали бывшие каторжале строить новую жизпь. Оппако скоро сказка сказывается, да не скоро педо делается. Не прошло и года, как обнаружилось, что строят они повую жизнь до того по-разному, что не могут узнать друг друга, как будто и не сидели в одной тюрьме при парском режиме, не гремели кандалами за одно и то же дело, не вскармливали одну и ту же мечту. Три судьбы отразили, как в зеркале, все ступени революции. Эсер стал поддерживать то, что уже сделапо первую революцию, большевик путем заговора устроил вторую революцию, и как он ее подперживает, мы па своей шкуре знаем. Один - первую, другой - вторую, по бог любит троицу. История быстро показала, что ни первая, ни тем более вторая не дали и не могли дать народу подлинную свободу, без угнетения, без принуждения и пасилия. И тогла пришел черед взяться за колесо истории

третьему - Нестору Махно. Именно анархии суждено теперь стать у кормила третьей социальной революции. Вот в чем подлинное предназначение батьки Махио. А что те двое? Большевик поднял на анархию карающий меч ЧК, а эсер подумал-подумал и понял: пичего не осталось от его первой, Февральской, она свое дело сделала - и па свалку, разбежалась его партия, кто паправо, кто палево, кто куда. Тогда и оп обратил свой взор в нашу сторопу, понимая, что истинно свободомыслящему человеку выбирать между монархией и республикой все равно что выбирать между плахой и виселицей. Долой монархию, долой республику и да здравствует наша вольница! Теперь вам должно быть ясно, в Москве нас встретит Дап Беклемищев. Он пока не вошел в историю, как два его собрата по Бутырке, но имеет для этого все возможности. — Мы его введем, га-га.

Мой принцип известен, — сухо заметил Соболев. —

Никого не вводить в историю.
— Самому войти,— вставил Чаклун, пыхнув трубкой.
Сободев сузил глаза, будто прицеливаясь в его бритую

башку.

Расскававали, будто Чаклун сразу после ревопюции прябал в Александрию амиссаром Временного правителта и, как свободный человек свободного мира, начал проповедовать буддийскую религию в порядке свободн совести. Мужикам не поиравилось егерпелию свосить страдания и отрекаться от всякой собственности», когда вся земли наша, и Чаклун вскоре исчез. Прогремела еще одна революця, по всей России заполека, а Чаклун жал себе приневаючи на хуторе близ Александрии в чистой добротной хате, один, если не считать семи девок с пим, да каких — одна другой краше. Девки собрази траву, супили ее, варили зелье, а Чаклун лечил местных крестаног любого недута, от всякой папасти, и людей лечил, и

скотниу, и ко всем с добром. Но того, кто шел к нему со злым умыслом, Чаклун мог паказать жестоко, человека одолевал вопос тут же, а у его коровы запирало молоко намертво. Слава о нем пошла по всей Херсонской убрения. Но не в лечении было главное и не в попосе, как потом рассудили в вольнице, а в том, что с семью деяками оп управлялся один. По ночам они будто бы устраввали плабаш при свете костра, плясали нагишом, распустив волосьм до колец.

Когда в губернии утвердились махновцы, опи скоро узнали про Чаклуна, про его чаровниц-девок, и вот олнажды пагрянули по пьяному пелу к пему на хутор целым эскалроном. Девок им хватало и но пругим местам. но эти были особенные, в любви шибко изощренные, свободные пемыслимо. И хотя хутор стоял в стороне от шляха, хлопцы пе посчитали за труд дать кругаля и заявились к Чаклупу во всей красе: с гармошкой, с песней и с черным знаменем. Чаклун их принял с полным ралушием, велел, чтобы девки дали овса коням, приветствовал своболных дюдей кратким словом. А когда вольница от свободы слова перешла к свободе дела и кинулась валить девок, произониел срам - кони вдруг повзбесились и понеслись со двора, скача через плетель с диким ржанием, будто конец света пастал. А сами хлопцы похватались за животы и, кто на карачках, кто согнутым в три погибели, дали со двора дёру кто куда, и каждого будто бы прошиб кровавый понос.

Про ту красивую историю (все истории из ряда воп навывание. У Махию красивыми ) узнала батька, сам пожаловал к Чаклуну, долго с инм говорил о свободе личности и тут же позвал к себе в штаб. По другой верски, Чаклун пришен к нему сам. Будто бы прищучили его зимой комиссары на хуторе за излишки, и оп их не одолез ин словом, пи вельем, поскольку опи ни в бота ни в чорта не вериил. Невок оп своих раситетия половоезовать свободу в народе, но с собой все-таки взял одну, глухонемую, по таких статей, такой повадки, ссанки, каких сщо бог не создавал на грешпой земле. Глаза с блюдие, брови вразлет, глянет — с пог свалит. Губы пухлые, с вишневый вареник, и хоть и одета всегда в черный балахоп, и изакак у монашки, но шаг ступнет — и вся ее плоть играет.

Стал Чаклуп воале батьки вроде Грыпики Распутвива при царе. Батька польбовл Чаклупа и будто бы каждый раз перед боем с ням советовался. И сейчас будто бы оптравям Чаклупа в Москву, чтобы тот проняк и Ления и выведал все, что им задумамо дальше сделать. После чего венуться к батьке, обо всем положить в мыесте на-

рисовать картину жизни.

НО Казямир догадывался, где собака зарыта, — Чаклун надоел батьке, и тот решил от него избавиться. С батькой так бывало не раз, прибизвят к себе человека, ест с ням дз одной чапики, пьют вместе, не разольешь водой, а потом вдруг отдаляет. А копи уж отдалял, увосм ноги из вольницы. Она не перепосит тех, кто высоко вздетал, по заслуге нли без пее, один черт. Расправы сама рука просит, неодолимая жажда охватывает — спить голову тому, кто был под крыльшиком всесильного, тешил бесс свеей недоступностью. Любее покровительство настраивает вольного холопа мстительно, и чуть ослаблет над кем батькина опека, так его вскорости и приберут.

Только к одному человеку не менял батька своего отношения, к Аршинову-Марину, ученому анархисту, с которым вместе сидел. Батька называл его прямо и вслух

своим учителем, берег его и от себя не отпускал.

А Чаклун ехал теперь в Москву с боевиками и хамил им всю дорогу, как хотел.

 Да, самому войти в историю! — отчеканил на его реплику Соболев. — Причем не просто так, а по трупам тех, кто инако мыслит. У Махно — под Ленина, а у Ленина — под Махно.

Чаклуп кивпул - намек попял, выпустил колечко дыма.

дмма. Поколение исполнителей, — сказал оп, резюмируя, как наблюдатель со сторопы. — Лозунг Ленна ли, лозунг батьки, бара-бир, — принять к исполнению. Лишь бы не мыслить. А дураку, как известно, легче жить. Соболев побъспрел, супул руку в карман. Саша поставил локти на колени и приложил ладонь к ладони раздругой, третий, будто сображея играть в ладушки, а на самом деле готовый скватить Соболева, если тот потянет из кармана «чего-шбудь железное». Саша усадит его, как малое дитя, на диван, вернет в чувство. Бонапарт горячий, отойдет, сам спасибо скажет.

разни, отондет, сам спасибо скажет.

— Болтается, как дерьмо в проруби, ни нашим, ни вашим!— хрипло выговорил Соболев, вперив бешеные глаза в Чаклуна.

Того слова не возмутили, нет, он мог бы и еще под-Того слова не возмутили, нет, оп мог бы и еще под-развить спесивого, но его возмутил жест — к оружню нотапулся щенок, придется поучить, уж шабко просится. Чаклуп отвел чуть трубку от губ и поймал вагада Собо-жева как на шпагу, впился в его глава не мигая, остано-вивпинков, ярким взгладом, и задышал протяжно, каро-ох, вы-ыдох, длинно, слышно, ноядри его прилипали, как у иродя, то правая, то лемая, стало мертвенно тико, Саша вастыл со своими ладушками. Липо Соболева перекосы-лось, оп схватнася за живот обемми руками, будто его мырпули полюм, стал стибаться.

— Мама рыоднайя,— утробно забормотал Саша,— — нама рыоднаня, — утрооно засормотал саша, — шухер на бану, братцы, я так не играйю, — и отвернулся в угол, полез с ногами на диван, прикрывая щеку ладонью, чтобы не попало ему в глаза то страшное, что попало в

глаза Соболеву.

- А Чаклун дышал громче, протяжнее и держал на Со-болеве приказный взгляд. Лицо Соболева корчила гри-маса, он клонился ближе и ближе к столику, не отрывая

рук от живета, пакопец, дерпулся судорогой и двуми плаными ппыными ппыризд, как выстрения, в глаза Чаклупа. Тот пласенуя к лицу короткопалую руку, глухо замычал. Со-болев митовенно выхватал револьвер. будто фокусопик птичку из рукава, и с мазу длинной дугой ударыя Чаклупа в висок. Бритая глоова продержалась миг из весу и со стуком упала, отвальнась к стенке, будто отрубненная. Соболев отпряжуя по-кошачы вывад, будто спохватился, вспоминя что-то, ткнул револьвером Саше под челюсть, утого клапцумя вубы.

 А ву бери! Быстро! — Соболев метвулся к окну, всем телом повис на раме, отклячив зад, сдервул раму, загрохотали колеса, пузырем выгнулась серая занавеска,

Саша привычно, сноровыето, одням двяженяем вадрав, паджак со спипы Чаклува ему на голову, чтобы не замараться кровью, сгреб тело в охапку, крикнул — в подал Чаклуна в проем онна, в грохот ночи таким двяжением, как ставит в печь тяжелый казан со пами.

Соболев стоял сзади, лицо его из жалкого стало снова бешеным, он буравил Барановского ваглядом, ждал его

слов, - что теперь скажешь, холуй?

Га-га, — сказал Саша. — Только саноги брякнули.
 IЦо я ему, панялся? Сюда тягин, отсюдова пихай. — И отряхнул руки.

Олии Казвими не измения позы, свдел пеподвижно все это краткое время. Нельза сказать, что ов сохраныя спокойствие, легкое оцепенение все еще держало его, в не от действай Соболева и Вараловского, пет, оп опилаел от сопения Чаклупа в от тоге, как Соболев схватился за живот.

— Тебя что...— разжая сухой рот Казимир,— на самом пеле?

долег

Соболев вытер рукавом френча взмокшее от пота лицо,
произвес неуверенно:

— Ч-ченуха. -- Понытался сунуть револьвер в карман,

нопал не сразу.— Но цыганский пот прошиб, как выдишь,— заключил оп бодрее, изо всех сил стараясь взитьсебя в руки, удручепный, но опять же не тем, что сам сделал, а тем, что чуть было не сделал с ими Чаклуи.— Не эря болгали, буду оп полковник тештаба, десять лет в Тибете прожил как царский шпиоп.— Резко повернулся к Барановскому, рявкул, сривая злость: — Будешь при мие! Ин ватя в сторову, дуболом!

— Да ты не борщи, не борщи, оближению сказал саща.— Я тебе еще пригожусь, — будто Соболев его проговых, а не наоборот. Видво, с нерепуту Сапта пригоговых свой довод раньше, а выговорить свои только сейчас. Егор порглага обиду, гоготнул в запел: — Атаман узва-аст,

кого не хвата-ает...

 — Хочешь, чтобы я избавился от свидетеля? — вскипел Соболев.

 Хватит! — жестко приказал Казимир. Процедил сквозь зубы: — Мальчишество! И пить хватит, до Москвы не доедем.

Соболев, кивая на бидон, на окно, приказал Саше:

— Туда же!

Саша проворно встал, поднял бидон, подумал коротко и прилип губами к горловине, жадно хлюпая, будто в знойный день на покосе дорвался до жбана с квасом.

Вагон качало, мотало, стучали колеса, стучали Сашины зубы о край бидона.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Порученец Гриша орал в самое ухо:

— Добр-рое утр-ро! Добр-рое утр-ро! — и тормошил за плечо Загорского.— Вы встали?

 Встали...— сонно пробормотал Загорский, с трудом раскленвая губы. Выпрямился на стуле, глаза закрыты, стол под руками плывет в сторону. — Доброе утро!— еще раз, проверочно прокричал Гриша.— Эй, Владимир Михалыч!— И поставил перед ним на стол чайцик с кипятком.

 Доброе, доброе. — Загорский открыл глаза. — А где твоя вицтовка. Гриша?

Порученец ругиулся вполголоса — опять винтовка!—
и заспешил к двери, намеренно громо топая сапогами и
деляя вместо пяти шагов десять, чтобы окончательно
разбудить Загорского и тем самым выполнить первое на
сегодня поручение. А винтовка... На двих заходяля девушки из университета Свердлова (им поручено быль
рассевнать слухи в вынявлять папичеров возле тумб с
географическими картами, на которых отметалось положешве на фроптах), увидели винтовку в углу и спрятали се
ва вешалку. С Гриппи семь потов сошло, пока он ее пашел. Могли ведь и упести...

Заседание окончилось поадно, часа в три, Загорский успел отворить фортому, вервухас к столу на минутку, запереть локументы, — «сейчае отправлюсь, домой» — по-ложил руки на стол, голова сама склонилась па руки, и оп захрайся. В таком, совсем не исключительном, случае порученец обязан был его разбудить угром. Но как обудить, если человек спит как мертевый? Кричать, тормошить, трасти. Грипа обсуждал подробло, что именно кричать в самое ухо, чтобы исстраниесь. «Торимы, к иримеру. А когда мы пе горим? «Кремль на проводе!» А оп каждые нять минут на проводе. «Перики» него про пего не помити. «Вот до чего доведа пас Антанта, — ска- ва Владямир Михайловия, — уже и путать печем. Говоры мие, Грипа, просто «доброе утро»». И Грипа старался «товорил», сотпокая особляк трафину Уваовоби.

Фразу про Антанту Загорский взял у Лепина. Рассказывали, будто Ильич увидел однажды в Совнаркоме Павловича, старого ученого, историка и экономиста, в шинели, в ремиях в в сапогах, пало полагать, со ппорами (политработников перед отправкой па фронт одевали как падо),— и говорит: «Вот до чего довела пас Антанга: даже Павловича посадили па лошадь».

Гриша побежал вооружаться, а Загорский выпил глоток кипятку и достал бритву. Один «золицген» был у него в «Метрополе», а второй на всякий случай он принес сюда как-то летом, когда дел прибавилось и пришлось засы-пать иной раз прямо в кабинете. В конце концов особняк

графини тоже жилье.

Стоя перед окном, оп быстро брился, ловя зыбкое свое отражение в серой поверхности стекла, видел смутию лицо в белой пене и движение руки с лезвием, а заодно и хмурое утро видел за окном, мокрую листву и дождь в саду, оставаясь все еще на грани сна и бодрствования, умышленно стараясь подержать сознание отключенным еще немного, еще чуть-чуть до того, совсем уже близкого момента, когда врубит его, и пойдет безостановочно мелькание разрядов — звонки, приказы, спросы, ответы — снова по глубокой ночи.

ва до плуотком насть голова, слегка звецело в ушах, слег-ка мутило. Каждое утро. «Так вот и пачинается совбе-левиь». Дальше обмороки и приказ: в санаторий. Но он делает все, чтобы предотвратить болезиь, а все — это при-каз себе: ты можешь то, что ты должен. Дела па сегодии: подготовка субботника, заседание и Моссовете, обучение частей особого назначения, подбор разведчиков в особый частво особого назначения, подобр разводчиков в соотвяя Камо (для диверсий в тылу Деннкина), разбор фак-тов бюрократизма и — оборона Москвы. Сентябрь, хмурое утро, дождь. За окном в саду сумрач-

но, желтая листва взмокла и потемнела.

Кончается последнее тяжелое полугодие.

Красная Армия растет. В марте было полтора миллиона бойцов, к сентябрю стало три с половиной милвпоиц.

Растет ее вооружение. Если в апреле рабочий класс

республики выдал 16 тысяч виптовок, то в августе — около 43 тысяч. Кончается тяжелое полугодие.

Начинается сверхтяжелое. В Москве остался один про-

цент коммунистов к числу жителей.

Растет армия, растет вооружение, но Деникип взял Курск и пошел на Орел. С пулеметами Кольта из Америки. С гаубицами и бропемащинами «Остип» из Англии. С французскими самолетами. Илут поголовно офицерские полки, гусдерские полки, гвардейцы двора его величества. В шинелях из Манчестера, на кападских селлат.

Миллион рублей царскими ассигнациями получит тот деникинский полк, который первым войдет в Москву, такой приз объявлен и уже приготовлен понепкими капи-

талистами.

А пока деникинские полки получили двести миллиопов патронов — без малого по два на каждого российского жителя.

Из Америки идут караваны судов с аэропланами, бомбами, паровозами.

В Сибири Колчак и чехи.

На Дальнем Востоке японцы и американцы.

В Архангельске англичане.

В Тифлисе и Баку англичане. Черное море бороздят французские корабли.

на Украине Симон Петлюра и Нестор Махно, что ни волость, то своя баниа.

Никогда еще Советская республика не была такой ма-

ленькой, как в сентябре девятнадцатого.

Ранняя будет осень, скоро снова — нечем топить. Ненастье пронизывает листву, тротуары, улицы, пронизывает и душу людям предвестием новых забот и бед.

«... Человек отличается как безграничной способностью к расширению своих потребностей, так и невероятной степенью сокращения их». Грохнуло по двери, скребануло, бухнуло, будто сразу трое ломились с той стороны, ища ручку, дверь толчком отворилась, штыком виеред качнулась трехлинейка, за ней голова Гонши в фуолькие со звезлой.

— Дзержинский! — выпалил Гриша, и в голосе его;

Ты же пе контра, Гриша, бояться Дзержинского.
 Ая и не боюсь. Я — чтоб начеку перед Чека.

— А и и не омось. л — чтою начеку перед чека. Грипа парепь старательный и сообразительный. На фроит не попал по болезии. «Бати помер, наследство оставил — язву желука». Призвали Грипу нестроевым, попал он на трудовой фроит, работал на совесть, но пришел час, и попал Грипи в отряд особого назвачения Получки форму, оружев, а главное, солдатскую фянту, удобную, плоскую, нальешь в нее кинятку, сунешь под рубаху — и явая утихомиривается.

— Документы стребовать? — басом спросил Гриша, стараясь заглушить свой переполох, ванял дверной проем и даже локти растопырия — никого не пущу.

— Зачем?

Бдительность показать. Я ма-агу!

Если можещь, попробуй, согласился Загорский.
 Побегушки Гришу мало радуют, ему хочется утверлить себя чем-то строгим.

Позвольте, — послышался за его спиной глуховатый голос.

Триша отскочил от двери, будто его шклом в зад, стуннул прикладом об пол, штык рывком на себя, замор по стойке смярно, ест глазами Дверкинского. И все — от одного-сдинственного слова, миткого, интелангентного, каким толом спокойпо-властным было оно произпесено. Не зри у контры дрожали подкилки от его голоса. «Позвольте» — просьба, если ее паписать, но если ее проязвести тоном председателя ВЧК в сентябре тысяча девятьсот девятиадиатого... Дзержинский коротким жестом отдал честь, и Гриша пысоким голосом, перевитым рвепием и почтепием, выпалил в ответ:

Здравия желаю, товарищ председатель ВЧК!

...Вечером, разматывая перед сном портяцки в казарме. Гриша будет рассказывать, как остановил сегодня Дзержинского у двери кабинета Загорского, как потребовал у него четко и с расстановочкой: «Па-азвольте ваш мандат», и как Феликс Эдмундович тотчас достал и раскрыл перед Гришей свой мандат из красной кожи, после чего Гриша вежливо разрешил ему проходить, «Правильпо, товарищ чоновен, спасибо за службу»,— сказал ему гроза контры. «Служу трудовому народу». Через деньдругой Гриша добавит, как Дзержинский пожал ему руку, сиросил, откуда оп родом, и Гриша тут же рассказал ему и про батю своего, крестьянина, который умер весной от голода, и про мать, едва выжившую, и про твердость Советской власти в его родной Яхроме Дмитровского уезда Московской губернии. Пройдет еще лет семь-восемь, и Гриша, если будет жив, вспомнит многое другое из того, что не сказал, но одним только взглядом, одним жестом приветствия выразил ему, рядовому бойцу частей особого пазначения, и в лице его всем другим верным и предапным людям особого назначения Железный Феликс, гроза контрреволюции, дорогой и незабвенный Феликс Эдмунрович.

И рассказывая подробности, вспомина все больне, Грина не погрешит против истины, не псказит главното — времени, когда подробности были спрессованы в одгом только вагляде и в коротком жесте. Потомкам трудно будет представить цену миновения этой осени 1919 года, огил не станут спращивать, где кончается правда и начинается выдумка, потому что правда того времени — не кончается. Была быль, да забылась в стала сказкой. И потомки булут жиать обстоятельных воспоминаний о чуткосят и человечности — по ригму пового спокойного пременя, и Граша будет стараться пе ради своей корысти, но ради славы и всеобъемлющей широты реводющия и техее сероов, с которыми Грише в те митовения довелось прабощиться к истории. И оп не скажет, да и сам забудет со временем, что для долгих слов, расспросо и благодаряюстей не было тогда минуты, а если и была, то как раз для короткого въглада и короткого жеста, во какого отдал честь! И еще Гриша споет неспо чоповца — человека сосбого пазначения, оснаваца: «Так будем зорче педпиться, опасность впереци. Вперед, солдаты Феликса, по слать.— а побенить!»

А пока он поступил правильно, не потребовав никаких мандатов, чтобы не сказал ему потом Владимир Михайлович, не подумал: «Груб ты, Гриппа, бюрократ, не умещи с лютьми обращаться, или поова пилить».

— Здравствуйте, Владимир Михайлович. — Рука у Дзержинского влажная и горячая. — Добр-рое утр-ро, как у вас поинято.

 - Чуть погромче, Феликс Эдмундович, но в принципо информация у вас правильная.

Загорский подал Грише листок с решением.

— Прошу отнестя Кващу, в Бюро субботников. и прочитал текст Двержинскому: — «Заседания Исполнительной комиссии по субботам не устраивать, чтобы дать возможность активным работникам — членам партии принимать участие в субботинках».

Дзержинский кивнул. Гриша протопал к двери и захлопнул ее так, будто впаял в косяки, чтобы никто но

подслушал разговор особого назначения.

 Не субботник для человека, а человек для субботника,— нарушил молчание Загорский. «Начинаю острить, чувствую: положение осложнилось».

Двержинский отозвался улыбкой, чуть затянув ее, словно подхватывая готовность Загорского ко всему и намереваясь полтвердить: так и есть, Владимир Михай-

лович, осложпилось.

 Я к вам прямо из Кремля. Ильич предлагает...— Дзержинский глянул на внимательное лицо Загорского, помедлил, счел возможным не говорить все сразу. - Предложение может показаться неожиданным. Но для тех, кто знает Лепина давно, такая мера предосторожности будст понятна. - Дзержинский заметно устал, но собрап, от тонкой фигуры впечатление тетивы. Щеки землистые, веки набрякли, лицо стало еще более скуластым. Прежде Загорский не замечал такой сильной его скуластости.-Подготовка возлагается на ваши плечи, Владимир Михайлович, на Московский комитет. — Он медлил говорить конкретно, готовил Загорского, позволяя ему самому догадаться, либо не хотел пока произносить вслух не столь победопосные, как хотелось бы, слова. - Необходимо срочно созвать товарищей: Лихачева, Пятницкого, Людви:скую, Шварда. Позже будет назван еще один товарищ из финансовой комиссии Моссовета. Если не всех можно созвать по телефону, моя машина в вашем распоряжении. Пело строго секретное.

Загорский почувствовал, что бледнеет. Ленина оп знает давно, знает о его стремлении предусмотреть абсолютно все, и все-таки, все-таки... Пятиникий — это коношпрация, нелегальность, подполье. И остальные — старые вспытациые большевики, в прошлом прежде всего мастера коноширация.

Неужели именно так обстоят наши дела?

От мая, времени наступления па фронтах, до септябуи, вмении поражений и уступок, прошло четыре месяна. Всего-навесто четыре месяца, по в них сто двядцять дней битвы, которой не видно конца, и когда ты один и тот же, а противник то один, то другой, то третий, только успевай поворачиваться на все стороны света.

Все лето Красная Армия гнала Колчака на восток.

Особенно успешно сражались бойцы Пятой армии под командованием двадцатишествлетнего Тухачевского, Пачальником Политотдела Пятой был Виадимир Файдыни, московский большевик, пославис Загорского. Осободили от Колчака Урал, вступили в Сабирь — в останованись, Грасшые частя были вымотаны, пукдались в отдых и пополнении, не были обеспечены ни материально, пи организационно, испытывани пехвати у воружив и обмундирования. Продвижение в глубь Сабири оказалось и сентибри непозможным, Восточный фронт застыя без подкрепления, все силы были брошены против повой грозпой специемет, а как

В июли Йеникин издал «московскую директиву», отслужил в Царицыне торжественный молебен в соборе и доннул войска на стоящу. Вдоль Волги, на Саратов и Инживий Понгород, далее с поворотом на Москву пошлу кавизаская дрим генерала Врангеля, Донская армия генерала Сидорина двянулась по двум направлениями. Воронем: — Кололо — Рэзава и Иовый Оскол — Елец — Кашира — Москва. Добровольческая армия генерала Май-Маеського вяла кратчайший маршуру: Курск — Орол — Москва, В солдатском строю с вивтовками или один офинеры.

9 июля было опубликовано письмо ЦК РКП (большевиков) к организациям партии: «Все на борьбу с Деникиным!»

«Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции.

...Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской республики, тобы отразить напряженых, тобы отразить напистане Деникива и нобедить его, не оставаливая победиють наступления Краспой Армии на Урад и Сибирь. В этом состоит ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МО-МЕНТА.

....Наше дело — ставить вопрос прямо. Что лучие? Выловить ли и поседить в тюрьму, иногда даже растерелять сотии вменшиков из кадетов, беспартийных, меньшевиков, зееров, евыступающих» (кто с оружием, кто с заговором, кто с агитацией прогия мобилизации, как печатники или железводорожники из меньшеньков и т. п. прогие боветской власти, то есть ам Денижима? Или довести дело до того, чтобы позволить Колчаку и Деникии ресройть, перестрелять, перепороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян? Выбор ве тоулен.

...Советская республика есть осажденная всемирным капиталом крепость. Право пользоваться ею, как убежищем от Колчака, и вообще право жительства и ней мы можем признать только за тем, кто активно

участвует в войне и всемерно помогает нам.

...от всех коммунистов, от всех сознательных рабоних и крестьян, от каждого, кто не кочет допустить победы Колчака и Деликива, требуется пемедленно и в течение бликайших месящев необычный подъем внергии. теобчется чабоста по-реколюционному».

А Деникин продолжал ваступать. Красная Армия оказывала отчаянное сопротивление. Новый Оскоп переходилиз рук в руки трижды, Борисоглебск и Балашов — чтырежды. Шесть раз за полтора месяца боев деникинцы бра-

ли и оставляли Новохоперск.

В августе кавалерийский корпус Мамонтова в семь тысяч сабель, на донских казаков, прорвал линию фронта и, лавируя между нашими частями, взял Тамоба, Козлов, Елец, нанес огромный вред нашим тылам, отвлек на себя многие полим Грасной Армии, готовые к контриаступлению полтив Леникипа. Вплотную к самому Петрограду подошел Юденич с белофиннами и белоэстонцами. Подогреваемый эсерами и меньшевиками, изменил республике гарпизон Красной горки.

Крайне тяжелым стало положение в Москве, Ревко усилилась контрреволюционная пропагацда примо па улицах, на перекрестках возле военных карт, в длинных очередях за скудным пайком, на воквалах: долой войну, даешь свободу торговии. Агитировали за стачку, за срыв номощи фронту, за признание власти Деникива.

С мая по август Московская ЧК раскрыла более пятисот преступаений против реолюции. Вплоть до расстрела на месте пакавывались хипения, ваяточничество, вымогательство, алостное девертиретво, подцелка мандатов, продажа их и покупка, распространение ложных слухов, неповидающих панику.

Гуляли по Москве банды, вооруженные до зубов, грабини среди бела дия, убивали. Много хапоот доставила МЧК и мвлиции банда знаменитого Кошелькова. Еще зимой, в январе, Кошельков остановил ангомоблил Јона на. Вместе с сестрой Марией Ильиничной, шофером Гилем и чекистом охраны Ильич схал в Сокольники, гдо в десной школь лежала больная Крупская. Бандиты захватили машину и поехали на ней грабить. Не сразу, во все-таки Кошелькова поймали. Разводил руками матерый бандит, педоумевал: «Я же Ленину жизнь подарил, а меня и стенко».

Особым фронтом, его так и называли чеорный фронтубыла для Москвы Сухаревка, страшно живучая, неодолвмая. Здесь ворочали миллионами, горговали всем на свете, продавали и покупали тряпье и бриллианты, оружие и человеческую жизнь. В прямой зависимости от положения на фронтах падал и поднимался здесь разменный кусь скарой могеты, легее «тумских» и «пиколаренских». «перепских» и «советских». Стоило Мамонгову ввяж Тамбов, как хлеб на Сухаревые моментально подорожал с триддати рублей за фунт до пятидесяти, а когда Мамоптов ваял Кослов, продъншурся к Москее еще балине, хлеб уже стал по девяносто рублей. За две педели — втридорога. Но как только напи части повернуля Мамонтова на юг, цена хлеба за фунт снова опустилась до сорока рублей.

Как раз в дип рейда Мамонтова в Москве совершено было круппейшее преступление по долимости. Целый эшслоп продовольствия и товаров уплыл с советских складов на Сухаревку — 17 ваголов селедки, 3 вагона сахара, на 34 миллиона уоблей мануфактуры и резиновых из-

делий.

Цены на продукты прыгали, но на товары все лето держались прибливательно на одном уровне. Пальто или мужской костом можно было купить за дне с половиной, три тысячи, перстяпую материю за 600—700 рублей аршии, белье 500—550, ботник солдатские австрийского образца стоили 700—800 рублей, а фабрики «Скоркоход» в

два раза дороже.

"Видают гармошки, показывая цветастые мехи, рыдают граммофоны «Чубарики-чубчики», рыдает дама в бархате — только что из рук вырвали севрский фарфор. Рыжий прохищдей в красных галифе, которыми награждают бойцов на фронте за храбрость, торгует коканпом, не боясь расстрена. Белозубый канкаец в бурке предлагает свой ассортимент — кипижалы, финки, кухонные пожи. Мало кто обратал винмание на то, как в толчее барахолки — «тучи» на воровском жартоне — иольским дием худая баба лет сорока пяти, ботоможа, котоможой, стала вдруг рядиться за кинжал, купила его асобранием медяки и бумажкик, крестко, супула кипижал в котомку и удалялась, шепча молитву: «Господи Пасусе, спаси и помялуй мя». А в суботу жевнациатого

пюля имриула этим киплалом патриарха всел Руси Тихона среди бела дин, когда он выходия из храна Христа Спасителя. Пропорола ему рясу и оцарапала кожу. До бога далеко, паря пет, куда за помощью? К чекистам. «Проходи среди толны молящихси, в друг почувствовых сильный щинок в боку», — объясиял бледный патриарх. Еабу задержали, она заявия: «Тихон — антихрист», и весь сказ, расправа с ним в духе времени, не крестом и не пестохом.

Тому, кто провел этот год на Сухаревке вии вблязя ес, революция представлялась затинувшимся концом света, а Москва — воплощением преисподней. Такого в век по переубедящь, он сам все видел, испытал, запомити, д, доведись потом уйт ему за границу, до гробовой доски будет клясть те див, вспоминать, рассказывать и писать.

По была, жила, действовала и другая Москва— ресенат. Рабочий класс, отдав лучших своях сынов фронту, продолжал трудиться на оборопу. 23 предприятия выполняли на Артиллерийское управления, сще 11 даботали на Артиллерийское управление, 14 заводов выпускали другиллерийское управление и обувь для Красной Армии. «Марс», «Оборона», «Центрошей» и бывшая фабрика Антонова готовили в день по шесть тыскач шинелей.

Не только фронту, но и тылу давала свою продукцию Москва рабочал — паровые котлы, двигатели, нассои, чуугниое литье, рельсы, дрезины и ваголетки, не забыли и про пулкцы крестьян — плуги и бороны, пилы, тоноры, колуны.

Каждую неделю Москва выходила на субботники, ремонтировала заброшенные паровозы и станки, разгружала баржи на пристаних. Руководителем Бюро субботников пазначен Загорский.

Отряды рабочей инспекции боролись против черного фронта.

На работу в милицию пришли женщины, получив револьверы и свистки, паек и смертельный риск.

В августе легендарный Камо начал собирать особый партизанский отряд для действия в тылу врага — контрравверка, ликвидация штаба Деникина, диверсим, разложение врага изнутри. Отбор квандидатов, только ва числа коммунистов, щел сначала через Загорского. Запоминляе ему восемнаддатилетний юноша в очках Василий Прохоров, по кличке Дед, который вскоре был награжден именными часами за отвяту и мужество.

Все районные комитеты партии вели постоянную работу в красноармейских частих. В Преспенском районе намечен специальный «красноармейский день» — раз в неделю все ответственные товарищи направлялись к войнам для бесед, собраний, митингов.

Каждую неделю в МК заседала комиссия по связи с фронтом.

Но Москве курсировал специальный трамвай Центрагита с плакатами, лозунгами и лекторами.

В самом начале сентября в пустой витрине кондитерской Абрикосова на Тверской появился огромный лист с рисунками и стихами — «Окно сатиры РОСТА» номер непвый.

Вонна за водной проходили нартийные мобилизация. В иколе в помощь Петрограду против Юденича послан отряд московских коммунистов в 500 человек. Еще 150 бодьшевиков, способных вести работу в качестве поквых комиссаров, потребовались на Южный и Западный фронты. Распределили по районам так: от Преспекского—20 коммунистов, от Городского и Замоскворецкого по 23, от Сокольнического—15, Хамовического—16 Васманиюго—13. Леботовского—11. Желевлацоюжно-

го - 8, Сущевско-Марыпского, Рогожского и Булырско-

го — по 7, от Алексеевско-Ростокинского — 5.

В отрядах ЧОНа по всем районам города на август собрано более пяти тысяч человек, обученных и готовых к выступлению в любую минуту. Все списки понменно в руках Загорского,

«Обученных и готовых» — сколько забот, хлопот, волнений за этими двумя словами! Ученье в труде, ученье в бою, ученье на ошибках, на своих собственных, примсров, как надобно, сколько ни ищи, в истории не найдешь,

«Считая, что работа, связанияя с обысками, арестами, допросами в т. н., может быть выполяяма липь ответственными работниками с большим политическим и партийным станем, и признавая, что она может оказать деморализующее влияние на песложившихся еще подростков, предложить ВЧК и МЧК не давать подросткам, заднам Союза Молодежи, такого рода работы. МК не возражает использовать их там, тде требуется коношеская ловкость, подвижность, папример работа разведчиков».

Собрались все, названные Дзержинским: Лихачев,

Пятницкий, Людвинская, Шварц.

Слова приветствия, два-три слова о пустяках. Улыбка в кабинете Загорского обязательна, так сложилось. Потом мощии могут быть велкими, и слезы не исключаются, по — потом. А сейчас сосредоточенное молчание. По лещам Двержинского и Загорского видно — совещание особешное, что-то произошло.

Заговорил Дзержинский, и теперь уже прямо:

— Учитывая тяжелое положение на фронтах, Владимир Ильич предлагает Московскому комитету РКП (6) пачать подготовку к созданию в Москве подпольной оргапизации больщевиков.

- Загорский оглядел товарищей. Впереди всех единствеп-

ная в группе женщина, элегантная, строгая Людвипская. по кличке Таня. Когда-то, совсем девчонкой, пачинала свой путь в Одессе, прошла и тюрьму, и эмиграцию, работала в Сущевско-Марьинском районе, хорошо внает Москву. За ней Лихачев Василий Матвесвич, по кличке Влас, задумчиво смотрит в окно, словно прикилывая сразу, какие меры потребуются для подполья. В прошлом рабочий. Влас после пятого года эмигрировал в Америку. В семнаднатом году был в Питере делегатом Апрельской конференции от Сестрорецкого завода, затем направлен в Москву, избран здесь секретарем МК большевиков. Олни из руковолителей вооруженного восстания в октябрьские пни. Рядом с ним Исаак Шварц, по кличке Семен, тихий, скромный, но уливительный мастер «Т» -техники конспирации, тоже из старой гварлии. Вместе с Орджоникидзе и Спандаряном входил в Российскую организационную комиссию по созыву Пражской конференции. Откинулся на спинку стула Пятницкий, васверкал глазами, оживился, словно строевой конь при звуке боевой трубы. Вся его жизнь, в сущности, организация поднолья, транспорта, явочных квартир, встречи и проводы большевиков за границей. В десятом году он возглавлял группу содействия РСДРП в Лейпциге, когда к нему в номощники приехал товарищ Денис с новым паспортом на имя Загорского. Они вместе переправляли к Ленипу делегатов из России на Пражскую конференцию большевиков. Все это было давно, до войны.

До революции.

Вие пределов России...
А сейчас в родной Москве накануне второй годовщиим республики им предстоит заниматься тем же, чему, казалось, никогда не будет возврата,— снова принимать меры по ухогу в подполье.

 Все мы твердо уверены в победе пашего дела. Но, нацеливаясь на победу, никогда нельзя упускать из поля врения возможные осложнения, задержки и отступления, Вспомните Брестский мир... - Дзержинский говорил спокойно, без уныния и без лишнего пафоса. Оп узнал о решении Ленина раньше других, успел освоиться, да и выдержки ему не занимать.— Сейчас необходимо обеспечить паспортами весь партийный актив и членов ЦК. Подобрать подпольщиков, организовать явочные пункты, наладить подпольную типографию. Обеспечить партию материальными средствами, для этого в спешном порядке на Монетном дворе отпечатать побольше бумажных денег, сторублевых царских «екатеринок», упаковать их в оцинкованные ящики и хранить в надежном месте. На имя Буренина, в прошлом купца, а ныне надежного товарища, оформить документы как на владельца гостиницы «Метрополь» — пусть будет еще один источник материальных средств на нужды полпольщиков...

Уход в подполье — отступление. Отступление, по не смерты Берестекий выр тоже отступление, уступка врагу, да еще накая уступка (Мяллион километров территории, миллиария миллион километров территории, миллиария миллиария миллиария миллиария миллиария на миллиария выремя, пришлюсь отдавать пространство. Но мяр сплас республику, И, кстати, самого Загореского. По телеграммен маркоминдела он был вывезем на плена в Берлии, где обстатемномучих водпужда фил Сометской веспублики на

здании посольства...

Мартов в принадке антибрестизма кричал: лучше умрем, как парижские коммунары, по пе уступим врагу! «Надю поевать против реводпоцковной фразы,—отвечал Ленин,— приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про нас когда-инбудь горькой правды: ереволоционная фраза о реводоцковной войне потубила рс-

волюнию в в

Ленин в те дни оставался почти один. Из членов ЦК только Свердлов и Сталин его поддерживали. Даже Дзержинский был сначала против. Но продолжать войну—

верпая гибель и революции, и России. Если война будет продолжена. Ленин и Свердлов уходят из правительства. (Опять раскол - и какой! - уже среди членов большевистского ЦК.) Троцкий, глава делегации в Брест-Литовске, отказался подписать мирный договор, и пемцы перешли в наступление по всему фронту, захватили Латвию. Эстонию, большую часть Украины, придвинулись к Петрограду. И только тогда на пленуме ВЦИКа Лепипу и Свердлову удалось доказать «полную невозможность сопротивления германцам» и получить большинство голосов — мир был заключен.

Меньшевики остались при своем мнении - лучше умереть постойно, как герои Парижской коммуны.

А что, если к ним прислушаться, если не тогла, так теперь? Лескать, мы свое дело следали, революцию совершили, вполне убедительно взяли власть, продержались почти два года, честь нам и вечная слава, можем почить на лаврах, можем стать богом, то есть на все наплевать, мироздание пусть теперь само держится.

Неужели всем революциям суждено всего лишь повторять судьбу французской революции? А если не сужлено, если история все-таки лействительно развивается по спирали, то в чем же мы пошли дальше, оказались выше? Только ли в том, что продержались не 72 дня, как они,

а в десять раз больше?

Нет, мы пошли дальше не только в количестве дней. Они героически умирали - мы остаемся героически жить, вот она, главная разница. «Героизм длительной и упорной организационной работы...- говорит Лепии, - пеизмеримо труднее, зато и неизмеримо выше, чем героизм восстаний».

Мы остаемся жить, а значит, переносить не только взлеты, но и падения. Идти к победе и предугадывать возможные отступления. Отступления - но пе смерть, какой бы героической фразой она ни венчалась.

...Как будто сама природа создала меньшевизм, чтобы оп при всех кризисах исполнял функцию противовеса большевизму, фупкцию изнанки, обратной стороны меда-

большевизму, функцию изнания, обратной стороны меда-лы, функцию эрешка» в вгре судеб страны. — Председателем специальной комиссии назначается Васылый Матесевыч Лікачев,— продолжал Даерикинский спокойно, как на обычном, рядовом совещании. — Работа проводится в строкайшей тайне. Вы внаете, чем грозит разглашение. Но дезо не только в панике. Сколько дикоразлашение. по дезо не только в панике. сколько дико-вания, силы, уверевности такое наше решение придаст врату, окажись оно разглашенным! А враг не за горами. Деникии движется на Орел и Тулу. еВ Москву за святой водой!» — вопит его воинство. Все последние приказы Де-никина начинаются словами: «Имея конечной целью за-хват сердда России — Москвы, приказываю...»

Сердце России. Истерванное голодом, разрухой, боле-ними. За первую половину года смертвость по Моско-уселичилась здвос. Испанна, тиф, цинга, дистрофан, «За горговлю вшивым бельем — расстрел на месте». Половину своего нассления растерыла Москва. В феврале семна-дцагого в городе было два миллиона сорок три тысячи жи-телей. К оссин девятивдатого осталось чуть больше мил-

телей. К осени девигнаддатого осталось чуть больше мид-люна. Пустурот около десяти тывает и квартир — некому, некогда, не на что сделать даже пустиковый ремонт, а в таком состоянии для жилья они не приходим. Исчезли по Москве жестиные вывески — пошли на ведра. Но главняя беда — голод, Легом стало хуже, чем было замой. Если в апреле каждый член рабочей семы полу-чал в дель по карточкам 216 граммов хлеба, то в июне стал получать 124 грамма. Мяса в апреле 64 граммов до июне — 12. Постного масла снизили с 28 граммов до 12. Полфунта картошки выдавали в апреле — в нене картошку не получали совсем.

Пъмман внеть, чановиме дрожаля от страха: скоро на начнут ревать как паравитов. Толковали библию, мусолили все места о гладе и море, но даже в свищению писании ничего не говорилось о том дне, когда из помоев иссему каторофельное очистия.

8 июля в немоторых районах Москвы не выдали хлебный паек. Одна из реботниц на фабрике «Богатырь» в Секольниках унала в обмерок от истощения. Фабрика прекратила работу, женщины подняли шум. Вдобавок пронесся слух, будто фабрину на днях закроют, нет сырья, зарилату платить не будут. Слухи были верны отчасти, фабрику закрывали временно, пока не подвезут сырье. но рабочих не выбрасывали на улицу, профсоюз принял решение платить по три четверти заработка во время простоя. Однако страсти закицели, стихийно собранся митинг, особенно шумели женщины, было их большинство, как и на всякой фабрике этого тяжелого лета. Митипг без долгих сноров принял решение: идти всей толлой к Сокольническому Севету и требовать хлеба. Члены партвчейки надорвали гордо, крича свое предложение; не ходить толной, проявить сознательность, выпедить делегацию, пусть она расскажет Совету о положении на фабрике и изложит наши требования, там поймут, не царская власть, а рабочая. Но предложение партичейки ваглохле в криках. Толна вышла на улицу и двинулась к Совету. Уже появились гордастые организаторы: «Напо полнять другие фабрики!» Несколько женщин отвравились в Лефортово на Суворовскую мануфактуру, принялись там агитировать, а довод один, всем понятный: клеба!

Суворовская мануфактура прекратила работу.

Толна с «Богатмря» двитилась и Совету. Уже кричали: пойдем на Преображенскую площадь и дальше, на Каланчевку, и площади трех вокзалов, будем поднимать на пути все фабрики и заводы.

О волиениях сразу же стало известно в Сокольниче-

ском комитете РКП(б). Немеднение были посывны и чборатырно- все коммунисты с наизающей привосращиться к колле, вняться в кост и всеми силами уговорять вжеей, условаеть, разанитировать, предложить действовають организованию, яе ядти на поводу убезответственных кракунов. Мяди солитные, агоритетные, оли сумени дедатьнов, предображение коммуниции и поли учение учение предображение коммуниции, к помещая тошта учен рабилась на отдельные группы. К вомилами производение услаюсь. Учанось.

Однако и в среду «Богатырь» не работал. Вывесили белый флат, заим кропсия и недовольства. Требования все те же: хлеба. Настояниями и даже угровани женящим с «Богатыря» не давали работать и Суворовской макуфактуре уже второй день. Тихия учлетась, запально конто-

революционной агатапией.

Загорский позволил Лелину: как быть? Лении умевиал о событилх. Не выдали хлеба не только в Сокольниках, по и в Городском районе. Вчера Совырком ебсуждал вопрос, почему не были учтени хлебные записы Моковског продогдела. Виневиме помеут высваяще. В бижайше два-три дик положение исправится. «Надо ехать к рабочим. Цействовать только убеждением! — сказал Леини.— Някаких репрессий не применять. Рабочие стращно учольных.

Загорский поехал в Сокольники вместе с Александром Федоровачем Масикковым, военным органваатором Міх, испытавным агитатором, давно привывниям говорить с толной, матинговать. Действовать только убеждением, инкаких решеросий.

И вот они стоят церед возбужденной толной.

Всю жизнь им приходилось бунтовать самим — во имя рабочих, теперь вот самим пришлось усмирять голодный бунт.

Кто довед?

Все знают кто, но кто даст хлеба?..
Лучшая часть рабочих ушла от станка в окопы, вначе пе было бы сегодня белых флагов.

«На заселании Совета народных комиссаров нарком проповольствия Пюрупа. — заговорил Загорский. — упал в обморок. Нехватка, голод, разруха не по вине Советского правительства! Войну нам навязали. Нас. первое государство пролетариата, хотят улушить петлей четырналнати иностранных пержав. И никто и ничто не поможет нам. ве спасет нас, кроме нас самих, нашего трупа. Ленин зпает о вашей фабрике. Ленин помнит: страшно порого платят рабочие за свое право быть хозяевами жизни...»

А наркомы, горкомы, пепутаты Советов — не платят? Нелегко им было стоять перед царским судом, но како-«Сейчас нечеловечески трудно всем, тяжелейший пе-

во — перед судом рабочих?

риод переживает революция. И в такой обстановке, когда все вы трупитесь на пределе сил, каждое неверное, несдержанное слово - на руку врагу. Болтуны и демагоги отравдяют сознание, действуют на нервы, которые в без того измотаны голодом, утратами, непосильной работой. Болтовня в такой обстановке равносильна спичке на пороховой бочке. Нам нужно подбадривающее слово друга, а не разлагающее слово врага. Нам нужна сознательность...»

Они несут вместе с нами бремя нашего выбора, нашей и своей борьбы, все несут, сознательные и несознательные, ибо мы уже не просто партия, но и власть.

«Мы обещаем: если фабрика будет временно остановлепа, зарплата вам будет выплачиваться полностью. Мы предоставим вам отпуска, чтобы вы смогли поехать в перевию полкормиться. Каждый имеет право привезти с собой по полтора пуда муки. Особо нуждающимся работпицам мы распределим вещи, которые оставила в Московском домбарде сбежавшая буржуазия. Мы выполним ваши требования, пойдем на всевозможные уступки до тех пределов, в которых возможно удержание власти для зашиты революпии».

В тот же день, 9 июля, Лении по прямому проводу отраспорижение в Нижины Новгород — председаталь губериского исполкома, Волгопроду, губерискому продкомиссару и губоренкому: пемедленно мобилизовать рабочих и соллаг для погружим и отпивыки жлеба в Москву.

...За июль месяц «Богатырь» выдал 67 тысяч пар га-

лош.

 Ваше мнение, товарищи, какие будут дополнительные соображения? — спросил Дзержинский.

 Есть решение, начнем действовать, — отозвался Лихачев.

Начнем действовать, появятся соображения, — добавил Пятпицкий.

 Мы конспираторы, Феликс Эдмундович, — улыбпулась Людвинская. — Про нас теперь и чекисты ничего знать не бунут.

Тихий Шварц не сказал ни слова.

Горстка товарищей начинает работать в подполье. Опи будут жить вместе со весим — и в то же время сообивком. Хочешь не хочешь, а думай о разгроме, — кначе ведь не настроинь себя действовать соответствению. Ты виденнь красный флаг пад Моссоветом, по представляй, что там уже трехцветное добровольческое ввамя. Ты поминиь, что на Јубянке Двержникский, по представляй, что палачи Антанты и Деникина. Знаешь, что в Кремле Ленин и Совет Народим. Комиссаров, по представляй, что там уже повый царь, Антон Первый, как теперь называтот Деникина, там сенат и синод, а оклемавшийся после нападения патриарх Тихон служит панихиду по большевикам. "Представляй — в начинай жить иначе, ходи но своим уживам, как по чужим, предвосжищях зарамее, как адесь будут рыскать жалдармы и как в Гнеадивмонском инероудие снова расположить охравка и воразведет шпиков по всей Москве — довить тебя и твоих соратников.

Ты не только сам перестройся, но и других нерестрой, организуй нодносьщиков — сапожников в давке на бойком месте, проявлера в ангеке, извозчика вы Тверской, учительницу в народной школе. И пусть они живут в советской столице, среди советских людей, по живут себе на уме, будто нет здесь ничего советского, все изгнано, упритаю, важбато...

Парадокс, но под врагом легче уходить в подволье, чем при своей власти. Там — тайком от чужих, здесь тайком от своих. Сам у себя под стражей. Как ты ни вакалеп. ны опытен. а потребуется особая изошренность и

новый опыт.

Все оли стойкие, мужественные, авкаленные, Загорскому хогеность всяваний в хг. преобобрать, оми даже представить себе не могут, какие оли замочательные товариция, по оп сдержасился, чумствуя — похваля всумества, и получится, будто ты ждал от них меньшего, мало вервл и не очень наделялся.

А задача у них, в общем, безрадостная,

Оп заговорил, подбирая слова, чтобы не допустить

сожаления, горечи:

— Мы ебеспечиваем себе тылы. Мы готовнися живть дине в жибых, самых невероитных ситуаляях. И в этом свидетельство камой воукротимости и живнестойности. Но, готовись уйти в подполье, мы вместе с тем долины месяца вызад, в иноветь силы для обороны Месквы. Три месяца вызад, в инове, Фелике Эдмундевях, как вы зваете, обратавлея в МК и в Моссовет с предложевием создать свиный центр для руководства всей партийной, соотекой в

военной работой в столице. Полагаю, что сейчас назрела необходимость в создании такого центра.

Дзержинский кивнул, сказал:

— Мы обсуждали с Ильичем и этот вопрос — о создании временного оперативного штаба в Москве для обороны и борьбы с контрреволюцией. Работа чекистов вам известна, за пва года раскрыто несколько песятков крупных заговоров, «Всероссийский монархический союз», «Орден романовиев». «Сокольническая военная организация». «Объединенная ефицерская организация». Чего стоит заговор Локкарта с иностранными послами. Кроме белогвардейцев еще и эсеры, левые, правые, меньшевики, анархисты. Буквально на днях раскрыта в Москве белогвардейская организация «Национальный центр». Они готовили мятеж в Москве к приходу Деникина. Восемьсот офицеров имели оружие и даже снаряды для артиллерии. Велем следствие. Кроме того, в последнее время совершено несколько вооруженных нападений на банки в Москве и в Туле, что также говорит о разветвленной антисоветской организации. В вколе ограблена касса рабочего кооператива на патронном заволе в Туле на миллион рублей. 12 августа — грабеж Народного банка в Москве на Подгоруковской, 18 августа — Народного банка на Больщой Дмитровке, и опять взято около миллиона рублей. В конпе августа снова грабеж банка в Туле, на три с подовиной миллиона. Вероятнее всего, оживились анархисты. Положение крайне напряженное. ЦК направил к нам на работу Вячеслава Рудольфовича Менжинского. По репению Моссовета создается Комитет обороны Москвы. Наблюдение за энергичным и быстрым проведением всех мер по охране города поручается секретарю МК Загоржер за одрава города поручается севретарю ил загор-скому, председателю Московет в председателю ВЧК. Та-ким образом, в Москве начивают действовать еще два ко-митета — обороны и перехода в подполье. — Дзержинский ретал. Поднялись и «подпольщики».

— Что ж, товарищи, потягаемся теперь, чья возьмет,— сказал Загорский.— Кому работать, а кому в отставку, нашему комитету или вашему.

Комитет подполья начал свою работу, Комитет оборо-

ы — свою.

Москва объявлена на военном положении, с 23 часов

вводится комендантский час.

Приказ: вооружить не менее тысячи коммунистов и перевести их в казармы. В течение двух недель обучить их стрельбе, ружейным приемам, ведению уличного и полево-10 бол. Через две недели — следующую тысячу коммунистов в казармы.

В наждом райопе создан оперативный штаб, назначены: руководитель разведки (для выявления папинеров и вражеских агитаторов в местах скопления людей), начальнии патрулей, заведующий охраной оружия и складов, заведующий сапитарной частью.

Приготовлены сирены для подачи общей тревоги.

Задачи Комитета обороны:

патрулирование во всех районах Москвы; усиление охраны Кремля, советских учреждений и огнесклалов:

создание автомобильных баз, приведение в боо-

вую готовность бронемашин; борьба с бандитизмом и дезертирством:

улучшение быта красноармейцев, улучшение санитарного состояния гаринзона, изготовление мыла, сбор соломы для матрацев:

сбор топлива, сбор шинелей, сбор утильсырыя.

МК вынес решение: обязать коммунистов Москвы, всех и каждого, оказывать всемерную помощь Московской ЧК.

Всем членам МК, членам райкомов, а также коммунистам со стажем выдать мандаты с правом немедленного задержания и ареста лиц, ведущих подрывную работу. Готовить партийную педелю — меры по новому поподению партив. Ряды коммунистов в Москве поредели, как передовая цепь в штімковой атаке, — остался один коммунист на сто жителей. У старых и новых членов партив будут одинаковые привыдения: первому выговку в бою, первому лопату на субботвике. И еще одна привилетия вместь на фонарях, если войдет Деникия.

23 сентября «Известия ВЦИК» и «Правда» поместили в образи с ликвидацией «Национального центра»: «Знайте, что всякий, кто посятнет на республику пролегариата, будет истреблен без всякой пощады. На войне, как на войне. За шпионам, пособинчество к шпионажу, участие в заговорищической организации будет только одла мера

наказания: расстрел».

Длинный список расстрелянных, 66 человек. Кадеты, леям Государственной думы, баром, киязь Оболевский, киязь Авдроников — личный друг Няколам Романова в Грашим Расступна, четыре геверала, офицеры, конкер два студента, профессор Петровской сельскохозяйственной академии, шиноика-учительным, шиноика-актриса... Шестъдесят шесты Они не были обречены на смерть

Шестьдесят шесть! Они не были обречены на смерть ин происхождением своим, пи титулом. Они немели возможность не только сохранить себе жизль, по и помомнароду приблязить победу. Ведь комалурет же Восточным фронтом бывший полковтик царской армии Сергоным фронтом бывший полковтик царской армии Сергонии Тухачевский. Комалурет дивизией бывший унтерофицер, георгиеский кавалер Чапаев. И профессор Тымирязев своими средствами отстаниает революцию... В том же списке— меньшевик Розанов. Чекиеты взя-

В том же списке — меньшевик Розанов. Чекисты взяли его на квартире шпиона Штейнигера. «ВЧК постановила: гражданин Розанов виновен в преступлении, карасмом по законам революции расстрелом. Ввиду того, что оп действовал по постановлению своих товарищей по партии, дело его выделить и направить к доследованию па предмет обнаружения его соучастников по партии...»

На следующий день состоялась общегородская партваная конференция в «Метрополе», в зале с фонтаном. 224 человека с правом решающего голоса. Открывает конференцию Загорский. Руководство собранием поручается (плолинтельной комиссия МК. Предсадательствует Пятницкий. Первод величайшего нагряжения на всех фроитах, кроме Северного. Потердля Курсе. На Востоке послеуспехов период отдач. В Петрограде сосредогочиваем башкврскае части, чтобы выеть крешкий кулак против Филландии. Прорыв Мамоптова, семь тисяч сабель. Лениким угрожает Орлу и Туле. «Нам легче оставить Москву, чем Тулу», — заявля Троцкий. В зале гул.

Дзержинский говорит о ликвидации «Национального пентра».

Загорский — о работе Комитета обороны Москвы.

Конференция постановила:
«Партийные организации в Москве и во всем секторе должны быть немедленно переведены на военную ногу:

 а) путем снятия боеспособных коммунистов со всех гражданских не безусловно необходимых постов

и перевода их на военную работу; б) путем сосредоточения работы всех органов и

учреждений на обслуживании гарнизона во всех отношениях для придания ему наивысшей боеспособности;

 в) путем всесторонней помощи больным и рапеным красноармейцам;

 г) путем повышения напряженности труда на всех предприятиях, непосредственно обслуживающих армию.
 ...Перед лицом сверхчеловеческой трудности кон-

ференция передового московского пролетариата уверенно и во вссуслышание заявляет: Не сдадимся!

Выдержим! Победим!»

Мідержаві поседьні за сентября, на 6 часов вечера Мі навлачил собравие партайного актива Москви, представителей районных комитетов, красноармейских частей, активторов, слушателей партайной школы при ЦІК. На новестке дня два вопроса: информационное сообщене о раскрытим заговора и о работе партийных школ второй ступели. Должны манться все те товарищи, которым ватра, в пятаних, предстоят выступать на матингах о Москве. МК уже назвал тему: «Денякниский шпионаж и защита Советской республики».

## ГЛАВА ДВЕНАППАТАЯ

Дан ждал, слушая уляцу, не лотел спать. «Не слышпо шума городского», мертвая тишина в переулке, полночь, а Берты нет. Она ушла под вечер в штаб-квартиру на Арбате для связи с Каземяром, должна была верпуться к десяти, но вот уже двенадцать.

Одно из двух: либо их забрали там, либо у Берты хватило дури пойти домой в комендантский час. А по городу сейчас кошка не пробежит незамеченной. Вся Москва

ощетинилась штыками патрулей.

Если учесть, что квартиру Восходова они заняли под штаб недавно, то чекисты их не успели засечь, хоти чем черт не шучя... Если штаб взяли, на Арбате наверилка засада, и Берта льет сейчас крокодиловы слезы перед ченистами: «Отпустите меня домой, к ма-аме». А ей отвывчиво: «Охотно, гражданочка, мы вас даже проводим, на машине подвезем, куда прикажете?» Куда же еще, как не сюда, в Деттярный.

Молодиов с Лубянки Дан ждать привык, но в последние дни ожидание его дополнилось кое-чем: прежде он ждал их за дело прошлое, если не совсем прощенное, так терцимое, а ныиче ждет за дела настоящие. Прашлось увеличить свой оборонный запас. К нагану под подушной Дан добавил две гранаты-лимония, сунум их в нальто на вешелке у двери, чтобы встретить гостей как положено, у порога, де аеци переданиятя в коридоре старый шкаф с рухлядью, освободил черный ход, обеспечил себе «сквозник».

Одно из двух: либо льет крокодиловы слезы, либо ньет, пист выбрановским. Либо льет, либо пьет, пист сы ранвые, и другого выбора нет, разве что в сивухе — и шампанское могут себе позволить, и коньик французский, и многое другое. Нет сейчас в Москве людей, которые бы имели при себе столько денег, как они, то бишь, как мы. Считать не пересчитать.

«Какого черта я до сих пор отделяю себя, почему все еще «они», а не «мы»?» Берта вон сразу впряглась, носит-

ся по Моские связной и про театр забыла.
Прежде Берга частенько не почевала дома, поддерживала, видио, связи со своей лигой, «коммуной», по потом Два отвадил ее от ночимых раденых. Вет уже почти год она вела собя, скажем так, прилично. Из театра сразу ломой, к. Папу.

уже двеналдать. Сегодня она впервые не спит с Дапом. Сказать точнее, спит не с Даном. И не впервые. Собственно, чему тут дивиться? Попла в другую коммуну, а принции деповениет проекний—полой стып.

Темень за окном, темно, как в ящике. Опять одиночка. «Темно, как при большевиках»,— будут говорить потом.

«Нет, не льет она слезы, чует мое сердце. Чю-юйствует,— покривился Дан.— Поиграла с браунингом, взяла напрокат у Соболева, вспомнила про свои ямочки пухлые, а пальше...»

Что, ревность заиграла? А забавно пойти бы сейчас туда. Очень забавно — пойти в комендантский час, но до-

нустим. Пойти, дойти, тун-тун, откройте дверь, а потем что? Стать в очередь?

«Пристрелить бы ее, сучку». Стерву, потаскушку. Вот и лексика, наконец, полвилась у тебя человеческая взамен политической, моральная, домостроевская. С чего бы? Ты что, ревнуешь? Она тебе кто — жена? Любовница? Она тебе дочь прежде всего, дочь собрата по революционной борьбе.

Бедный Марфин, знать, ворочается в гробу. Умирал просил: найди ее, Дан, мою единственную, плоть мою и кровь, пусть продолжит дело отца. Хотел видеть дочь в гуще борьбы, только вот не знал, не оставил, за что именно. Берта сама нашла, выбрала, за что бороться. За свободу, конечно, само собой разумеется. За свободу в отношениях между людьми прежде всего. Всякая там экономия, классы мало ее касаются, она в них не верит. Если они по Марксу и пействуют на самом деле, так пействуют невидимо, исполволь, ей же необходимо наглядное, телесное ошущение свободы. Для Берты с ее такой внешностью один путь - взрывать, ломать и решать проблему пола. Сокрушать старые устои и создавать новые. Сокрушая, мы уже создаем. Долой стыд! — остальное приложится. Говорим о равноправии женщины, но только в каком смысле? Только в таком: наравне с мужчиной она может взяться за винтовку, за саблю, за плуг, равноправно может стрелять, рубить и пахать. А ей не рубить хочется, а любить. И если вы делаете революцию политическую, экономическую, социальную, извольте не забывать еще об одпой, и весьма существенной,— эротической. Изменилось все, так изменим же и половые отношения. Ведь не появился какой-то новый пол. средний, нет, появился новый мужчина и, тем более, новая женшина, которая теперь никогда не скажет: долюшка русская, долюшка женская, вряд ли труднее сыскать...

Марфин умер спокойно. А если бы жил? Кто мог

представить себе, что только с февраля по октябрь продержится светлая пора революции, а потом придут больпевики? Для того ля нас гионих в тюрьмах, мордовали на каторге, чтобы теперь были поруганы все свободы, все повав человека?

«Победа будет нашей,— говория Марфин.— Теперь мы самая многочисленная революционная партия в России.

я горжусь этим».

И правительство Керенского было нашим правитель-

ством. Оно воинло в историю.

Не устояли, распылянись, как всегда бывает в партив свободной води. Лее только не встретвить тенорь социальта, писта-ренолюционера: и у мятениям чехов, и в Самарском правительстве, и в отрядах батьки Махио, у веленых желето-являнитых. Распыланись, по не сдялись, ищут, тюоря и пробуя, средств борьбы с диктатурой, с авторитарностью большевиюм.

Бурные годы, кровавые годы, кому-то суждено остаться в истории, а кого-то выдует ветром времени с ее

Дан не сдался. Ол ждет своего часа, своего дви. Ждет, действуя осмотрительно и обдуманию. Он выдат сейчас, как никогда прежде, за эти два года созраза сигуация для третьей соцвальной революции. В стране голод, разруха, оскудение и маразы Мы доджимы ударить по большевикам их же оружяем — террором. В этом напа тактика и политика.

Вместе с Казвинром Ковалевичем Дан возглавил Всороссийский поэкстанческий питаб революцювных партазан. В Москве штаб реводскев на группы. Идеологическую возглавил Казвинр, боевую — Петр Соболев, с ини Барановский, Гречанию в Иков Галгаон. Литературой ведает Молчанов, наборщик из типографии Наркомпути, меньшевик (для начала ему отвалили из общей кассы литнадцать тикати рублей, но не в деньках дело — в идео. И, па-

конец, группа техники, мастерская по изготовлению бомб и адских машин, где заправляет Васи Азоя, золотые руки и хрябрее сердце. В августе Васи дважды ездах в Брянск и апархистам на оборонный завор. Привез оттудь върмечатия целый вагои. Охраняли его одстве в красновриейскую форму партивани с подобающим мандатами. На даче Горки в Краскове, воляе тякой речки Пехорим — рядом лес, итячик воют — собрано уже песетаделя пудов дипамите и информации приготовлены едские машинии. Седьмого номбря по новому сталю будет фейерверк в стояще. Петр Сободев намерек воровать Гремль. Самачала собърались средвить с велимей здание ЧК на Лубянке. Немалых трудов стемко Дану отгоморить от бесомыслениой траты оредеть. ВЧК всего-навосего подчиненным большевикам организация, тем воего-наносего исплетсам учмой воля. Зачем, к примеру, отрывать человеку руки, тратить по оргина зачем, на сразу свять головеку руки, тратить по партия, по ев вождим, и прежде всего по Ленину. По Кремлю, но не только по его степам и по его баниям. башиям

баниям. Одною ждать до седьмого ноября больше месяца, слинком долго, если учитывать негерпение и горачность партивам. Необходимо какое-то действие. Революциюне рисмет комрен, и дель условий, он их создает сам, ябо высклютвенные акты за два-три дви сделадет сам, ябо высклютвенные акты за два-три дви сделадет сам, ябо былые, еме многолетныя пропатавда в яктащия. К тому же опрецеленные условия налицо. Столина в взводе. Не партийной конференции Троцкий валили: нам легче одать Москву, нежели Тулу. Понимай так: Москву большеникам не малев, они из Москвы уйдух, как ушли из Питера. Вресят варод, сердие России, осталят белокаменную на растерание Деникину. Вот тут-то и нада юнажать пароду, тчо есть в Москво сила, свособная за нее ностоять, способная отомстить за такое решение. mesrue.

Наша запача выражена в лекларации: на развалинах белогвардейской и красногвардейской принудительных армий создать вольные нартизанские отряды. И пусть они объединят всех! В штабе повстанцев уже нашли место все жаждущие свободы, из разных партий и групи, тут пе только анархисты Ковалевич и Глагзон, но и левый эсер Николаев, близкий к Спиридоновой, здесь и меньшевик Молчанов, и максималисты. И объединение их деловое: банки в Туле брали шестеро, трое анархистов и трое левых эсеров. Лозунг партизан все тот же, великий лозунг всех революций — да здравствует свобода. И не урезанная большевиками свобода помогать пролетариату, а истинная, полная и безоговорочная. Свобола не может быть относительной, как свобода служить кому-то, чему-то, она поинтие абсолютное. Она не может быть частичной, как не может быть частично беременной женицина. Все или ничего! Или есть плод, зреет, или нет его, пусто во чреве.

Добъемся свободы — и немедленно. Десятилетия угнетения, каторга, тюрьмы дают нам моральное правь вевать и умереть за свободу. За свободу молнейную, утебы заложенные в человеке природиме инстиниты добра и содружества, кооперации и любви своми повели общество во нужному пути, сами создали гармопичную жизнь в разных естественных формах — общины, коммуны, артели, называй, как твоя душа пожелает, потому что не и названии дело, а в сути, в раскрепощения сетества Подля этого надо с безоглядной отватой и отчанцой решимостью пойти на последний штурм и — любой цепой! уничтожить власть Советов, вставиную на пути гармоням.

Примем Бакунина: свобода завоевывается только свободой. И отвертнем Маркса: только при коммунизме привозбідет скаток на сарсттва необходимости в царство свободы. Это надевательство над узинками всех времен, над сотивим и тьючатами людей, погибищих в торьмах России. Подготовительный период закончился. Настала пора действовать. Боемые группы партизан паправлены а Тулу и Уфу, в Самару и Иваново-Вознесений. Собраны крупные осумым денег, матервально штаб обеспечеп, дальшо пужно менять тактику, ябо слишком умеклись эксами, как будто в этом вск соль программы. Эксы педклогически развращают. Дельги еще не власть, но ведут к самонадеянности, успек кружит голову, дает ощущевие безна-казанности, а отсода и потери осторожности. Вселенскай гром, удар по Кремию должен проязучать не началом, а финалом, коччиюй большевизма. Начало должно быть по-люжен в резти дин.

ложено в эти дии.

Заятра мы соберем совет штаба и выработаем конкретные меры по уничтожению большевистской головки. Пора собрать энергика боевиков в одно русло и направить мень. Работать они умеют, делового папора у них предстаточно, храбрости, дерзости, дотости вы мн езанвыять. За каких-то полтора месяца почистить восемь выродных банков — это внар ометь. Банк на Большой Диигровке, Долгоруковской, на Тагание, банк на Серпуховской наощади, гастрольные поездки в Тулу, где взяли кассу натрошного завода в кассу рабочето коноративы, банк в Иваново-Вознесенске. В итоге — несколько миллионов рублей влачиными, а опи оборачиваются вырычатико, оружеем, спартжением, мандатами, а также и поголовьем. В нерерывах между банком пупали по Москве взвестных буркуев, изымали — на нужды революци — золото и драпоченности. Преисполенный классоюй ненависти Сана Барановский одному стойкому буркую во время экса спали и в голове волоск. Спичка за спичкой подгоревая сму темечко, чтобы тому было легче вспомнить, где приятнам борганами.

Пора уже остановиться и осмотреться. Набирает дурпую силу тенденция грубой наживы, романтика безпаказанных грабежей. Никто из них толком не сознает политическую сущность эксов, ибо пела никакого, кроме разгула, нет. Как бы не превратились все эти акции в бузу валяй-анархизма, в жажду голого накопительства. Пора уже примитивный грабеж освятить политической акцией, неспроста у боевиков чем дальше, тем больше слышится в речи, осебенно у Барановского, жаргон босяцкого шалмана, воровской малины. Руковопству штаба напо быть тверже. Однако предостережения Дана не производят на боевиков впечатления. Они еще не уразумели всей силы ЧК, действуют безоглядно, лихо, сам черт не брат. Оно и понятно, привыкли у Махно вести себя как моя душа пожелает, там Гуляй-Поле, гуляй-вольянца, впесь же нечто совсем противоположное — диктатура проветариата, железный кулак. Как теперь стало ясно Дану, чекисты потому не напали на наш след, что заняты были «Национальным центром». И если «центр» готовил свержение Советов в помощь Деникину, то факты эксов пока что ничем политическим не пахнут, эксы могут носить, да и носят карактер частимх грабежей, Мало ли банд в Москве.

Теперь же у чекистов руки освободились, а без дела они сядсть не дюбят. И потому вора, пока не поздцо, заявить о себе. Собряться завтра и ренить, что делать, а зводно поговорять и о революционной дисциплинье, коти братия ох как не любит этого слоза, волагая, что зместо дисциплины должна быть революционная воды и побезе...

На рассвете Дан заскнул и не слышал, как припла Берта. Открыл глава— уже светно, увящея се возаве и планки, окликиул, оля испутание рерпулась, обервувась. Губы пенусаны, под глазами круги, бледная, измочалена впрыят.

— Где ты была?
— Сами последи. Вам что, намять отшибло?

Тон Дана, его вопрос-допрос ее возмутил, и она первой понила в атаку, лицо ее исказилось гримасой брезгиниссти.

понла в втаку, лицо ее искажнось гримасом ореаливости.

Дан гмыкнул — действительно, сам послая, с крустом поскоеб волосатую гоупь.

оскрео волосатую г — Кто тям был?

— Все были.

— A все-таки?

Берта повесила нальто, монла к столу, ее векачивало, по даже это ей шло, ведьме. Дан не вил и вотому мегко умовил запах перетара, она будто всем телом всточала его и шагами развешвала по коминате. В руках у нее газеты, все-таки не заблая купита.

 Меня вз деловых соображений интересует, кто там был?

— Соболев был, Барановский, Глагзон, еще... некоторые.

Постояв возле стола, чувствуя, что Дан не отвяжется, она покорно подошла к кровати, подала Дану газеты. Не нужно ее допрашивать, она преживая, поминят - каждое угро Дану нужна газета. На шее у нее Дав увадся грубый засос, будге малиневый рубен. Порезвились боевиня, потепились.

— Сеанс коллективной любви? — поинтересовался Пан вежливо, интеллигентно.

Берта прижала руки к груди, отвернулась, застыла.

— Крыпатый эрос в действии, как я понимаю. Наносит упар крылами по мировому капитализму.— высказы-

вал свои догадки Дан.

Вместо того чтобы сказать ей «шлюха», он мяминт, как гаманаяст. Вот что значит непривычка к сценам. Это тебе не суватка на митинге

не скватки на митинге.

— Вы поплякі — решила Берта. — Я вам не вещь, пе собственность...— в затрудненям смолкла, ища слово, — ...не корова и не поместье, чтобы вы могли распоряжать-

— Ты просто стерва.

Пожалуй, хватит. Дан взял газеты, развернул «Известия ВЦИК». «Московский комитет РКП (большевиков)

приглащает нижеследующих товарищей...»

Сасдовало бы ему сказать: ты молодец, Берта, преавраецы условности, отверитаецы предрассудки, ей бы наверника стало легче, но почему-то лезут сплопы: грубые слова, осторбительные, и не только слова, но и желание одожевает — схватить бы ее за пышные волосы да повозить мовлей по полу.

Вы мне противны как последний мракобес.

Таких уличений уши Дана еще не слышали,
— Человеческие желания превыше всего! — продолжала Берта.

Согласись, Дан, чего тебе стоит, утешь ее.

 Ах вон как — «желания». Тогда извини. Я-то думал. тебя изнасиловали.

Однако не смешно. Ее принципиально нельзя изпасыпасать, она идейная именно в этом самом смысле. Будто исповедует принцип даю-дю: есля тебя толкают, ты не противься, ты падай быстрее, чем этого от тебя ждут, и тем вали за собай другия.

- Посдедний мракобес,— с издевкой повторила Берта.— И вы будете сметены революцией, как вымершее жывотное, как мамонт, как бронтозавр.— Этого ей показалось мало.— Но в последний момент я предложу, чтобы вас сохранили и поместили в клетку с надписыю...— Берта опить в латоупцении сможка, выбивая написы
- А что, если «Он меня любил»? с расстановкой полсказал Пан.

Берта растерянно на него уставилась, что это — прония, его очередная насмешка? Или, может быть, нет?..

 Если любите, надо любить революционно, — наконец нашлась Берта, и голос ее подвел, смягчился. — Мы должны раскрепощать свое естество. Мы не должны быть собственниками... Должны исповедовать революционность колиентивной пюбви

В этом-то она наверняка пошла дальше Парижской коммуны. Если бы он встретил ее такими словами с порога, она не стала бы метать громы и молнии. Злой она становилась еще красивее. «По чего ты нагла, как ты только могла, не бледнея, глядеться в свои зеркала».

- Понятие стервы никакая революционность не упразднит.
- Вы мне сами приводили Ницше! вскричала Берта: - «Пля мужчины главное: я хочу, а для женщины: он хочет». Да, да! Они хотели меня, смертная опасность обостряет эротическое чувство!..—Берта заплакала, не пряча лицо, с ненавистью глядя на Дана: — Вы сами... вы, вы!
- Он не переносил слез. Сразу она стала жалкой, глупенькой.
- Ладно, успокойся. Просто ты мне дорога, Берта, и вот... так получилось.

Берта разрыдалась, бросилась на кровать - лучше бы оп ее не жалел.

«Они хотят», — криво усмехнулся Дан, — и в этом ее счастье. А слезы — жалкие капли прошлого. Взрывом эроса — вдребезги старые мерзости. «Страсть к разрушению есть страсть творческая».

Берта плакала, упрямо выговаривая:

— Нет ничего более реального... чем естественные потребности... А вы!..

Он снял пальто с вещалки, укрыл ее.

— Успокойся, довольно, спи! — приказал он, успокоенный, как ни странно, ее жалкими словесами. Жертва. Забили голову, разожгли инстинкт, заставили нести крест. Но Дан не выразил солидарности, не сказал: да здравствует — и она уже несчастна, в истерике. Природный стыл все-таки берет верх, она его так и не одолела, бедная, А тут еще и слова его косные, мракобесные. С Давом ли ей тешиться или с Соболевым, ничего не меняется, в сущнести, кроме оценки, но оценка-то как раз все и меняет.

Только не меняет она в тебе мелкобуркувлиого собстания. Тогда как человек — это и начем не ограниченное желание. Нет начего реальнее личности с ее погребяюстими. Если несчастиой деняе ты будещь закатывать такие сцены, в чем же тогда проявится отрицание буркуазной практененности? Ты ее пригрел, приютил ради ее отна, хотя она утверижден обрагное: «Это я с вами няму ради него». Вирочем, так ли пригревают чужую дочь, обязательно челе постель?

Так, именно так, если ты действительно намерен сокрушать устои буржуазной морали — семейной, родовой и прот-чей.

Берта усиула и во сне сильно вздрагивала, дергаже-Берта усиула и во сне сильно вздрагивала, дергажедий ддет в революцию со своими возможностими. Берта— со своим тезом, и в этом сымскае возможности и вевсенародиме. Так что помолчи, Даниил Беклеминиев, не будь семиюм в общем стаце, читай газету и затимие. «Московский комитет РКП (большевиков) приглашает ивимеследующих товарищей на заседание, которое остоится в четверг 25 сентябри ровно в 6 час. вечера в номещевия — Леочтреский переулок, д. № 188.

Дана обдало жаром. Опустил газету на колени, выпримился — вот оно! То самое, чего он ждал. Они идут навстречу. Предопределенность. Сама судьба дарует воз-

мездие.

Вскинул газету. Взглядом выхватил наиболее известные выена: Антонов, Бухарин... Инесса, Каменев, Красинов, Коллонтай... Крестинский, Невский, Ногин... Смидович, Стеклов, Ярославский. Человек полсотил. Главари партия. Члены ЦК, МК, верхушка Моссовета. Редакторы газет, ведущие атататоры и процатациять. Политработники Красиой Армия. «Явия всех обязательна. Кроке названимх товарящей, приглашаются с обязательством явиться по 7 человек ответственных работников каждого района — по назначению районного комитета. Заседание выжное и пеобхолимое.

В городе двенадцать районов, с каждаго по семя, значит, высетс с именитым соберстся вк было ста полутораета большевков в одном зале. Ленина они, после высетрелов Каллан, не афицируют. Но если вуюде от сегодця на узком советания голоки, партия от возмен быть с ком советания голоки, партия он возмен быть.

Что из этого следует? «Восстань, пророк, и виждь, и внемли». Дан схватил карандаш, расстелы газету на столе и жирным черным итрихом взял список, все объяв-

ление, в рамку. Отстранился.

Полюбовался.

Вот такой выйдет «Правда» завтра! С жирной траурной рамкой. Только впереди добавят еще одно имя — не по алфавиту, оно заглавное.

Берта длинно замычала, содрогнулась во сне, просяще

вабормотала: «Хва... хва-атит».

«Нет, не хватит, милая, мы только пачинаем. Каждый идет в революцию со своим арсеналом. И потому он велик.— Дан жестко усмехнулся, скривил лицо.— От бомбы эроса до просто бомбы».

Теперь на Арбат, бегом!

Шарахнуть так, чтобы поменять местами потолок с полом.

Оставил ей на столе записку: «Жди меня. Все понимаю и, правда, люблю тебя».

Пушкин писал Наталье Николаевие: «Друг мой женка».

Кегда это было — обожание Пушкина? И зачем, опо было, если мы сброския его с корабля современностя?.-Писал жене вз Болдина, предостеретал: помин, что на сердде каждого мужчины написано: самой податливой. Поот, горячее сердце, африканские страстя, а ревповал великатия.

Почему-го в самые светлые минуты вспоминался Пушкин. Уж не умер ля поэт в Дане? Нет, родвлся, и живет в нем поэзия террора, поэзия тнева и мести. Пушкин прав, говоря: «На всех стихиях человек — тиран, предатель лин уаник».

Дан оставил ей такую записку, потому что простил Берту, а простил потому, что пришел его час, его день — лень Лана.

Одеяся, пошел к двери, на пороге вспоминл про ее белеминг. Патроны в углу под ворохом трипъя. Проспется сама не своя, голова помельная, вспомнит, как ее распинали... Волна ярости заставила его содрогнуться. Сама устема!

Он уже переступил порог, возвращаться — пути не будет. И какого пути!

Тихонько прикрыл дверь и заспешил на Арбат. Моросил мелкий дождь, признак удачи. «Когда хороит» до дождь, хороший человек помер, природа плачет». Поднал воротник, надвинул шанку на самые уши. Пенсне запотело, и он силя его, сунуя в карман.

Плавиое — поменять потолок с полом. Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Какой настоящим социалист-революционер не поминт манифеста «Земян и воли», написанного Николаем Морозовым. На пем воспитивалось не одно поколение бордов за свободу. «Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только готомстив за потубленных товарищей, революционная ортанизация может прямо ватлянуть в глаза своим врагам; только тогла она политимется на ту и навественную высоту. которая необходима деятелю свободы для того, чтобы ув-

Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов.

...Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов...»

Партия социалистов-революциоперов всей своей историей доказала, что нет инчего действеннее террора. И дело тут не только в устранении отдельной личности, наиболее опасной для дела свободы. Не менее важна и другая цель террора — вскомымкуть общественное болото, прервать снячку варывом, выстреном, разрушить летелду о неуклавимсти власти. Без террора нет пафоса в борьбе. Без террора у людей появляется привычка к гиету, заблуждение, будто все еще можно терпеть такую власть. Нет, говорит террор, кватих.

Террор — самооборона народа.

Акт мести состоятся сегодия. И аввтра же пусть ме се, по многое переменятся. Всильнут повые имена, как это бывает только в революцию. А прежине скоро забудутся. Так уже бывало не с одным героем, и так будет киредь. Гре сейчае вчера всей Россин известные вмеел Церетсян, Гоца, Чернова, Врешко-Брешковской — пламенной бабушки русской революция? Гре Писханов, Мартов, Аксельрод, Засулич? «Иных уж нет, а те далече». Вместо нях ядруг вымесниясь на передний край никому не известные в начале движения Дзержинский, Свердлов, Стания. Троцикій в межах ходил до лета семнаддагого, а после переворота — председатель Реввоенсовета и парком всенмом. И на фоютих уго на двень то повые полковотым.

Фронты, конечно, сила, но фронты — как дышло, куда повернул, туда и вышло. Стоило нам 6 июля захватить телеграф, объявить: Брестский мир сорван, германский

посол убит, - как командующий Восточным фронтом Мупосло учит, — как командующих восточным фронтом Му-равьев прикавал вобскам повернуть на запад, чтобы спа-сать Россию не от Колчака, а от немисел. Сейчас пока Дапа беспоковлю одно: как бы Соболев не помещал акции. Он собирает вэрывчатку для Кремля, бережет ее как одержимый, вадо его убедить. В штаб-изартире Дапа встретля боевих, страшноватый,

корявый, с плоским, как кирпич, лицом по кличке Я-вапо-тетя.

— Гле Казимир?

В кофейне, на явке.

— А кто на месте? - Бонапарт. Спит. У них головка болит.

- Дан не мог отвести взгляда от его редкой рожи, еще бы по пучку волос на уши — и готово идолище поганое. Фуражка со звезлой не маскировада, а, наоборот, разоблачала его.
  - Ты ночью здесь тоже был?

— А как же!

Соболев спал в роскошном белье на батиста с кружс-вами и рюшами, как Людовик Четырнадцатый. Пахло духами, перегаром, кислятиной, борделем, черт знает чем, только не штабом. Впрочем, перегар для такой компании все равно, что шипы для розы, издержки эстетики. Дан разбудил Соболева— и требовательно:

- Надо немедленно собрать штаб. — Что-нибудь нового в этом лучшем из миров? сонно поинтересовался Соболев и сладко потянулся.
- В mecть часов собрание большевистской головки. В Леонтьевском переулке. Будет Лении.— Даи хотел прямо сказать о своем плане, но придержал язык. Самолюбивый начальник боевой группы может ввъерепениться, когда вопрос уничтожения решается без него. Прихопится ему полыгрывать. — Что булем пелать. Бонапарт?

Сколько их соберется?

- Не меньше человек полутораста.
- И Ленви?
- Обязательно. Я знаю расположение здания, все подходы, входы и выходы.

— А кто еще? Дзержинский булет?

Очень уж ему хочется достать Железного Феликса! — Напо полагать, будет, если собираются все,

И тут он вспомнял, кого еще не хватало в синске --Загорского. Лении не назван, он, само собой, попразумевается, но не назван и Загорский, и ясно почему: заседание проводит Московский комитет.

Ясно-то ясно, ла не совсем...

Соболев легко вскочил, боломи, булто не было бессоиней ночи и пьянки с забавами, потянулся, стройный, гибкий, как молодой жобель.

— Отлично. Значит, в шесть? Прикинем.

Его интересовали два вопроса: размер зала (высота, какой потолок, с лепниной лучше, больше придавит) и откупа можно метнуть бомбу.

Пан все объяснил. Бомбу лучше всего - в окно с балкона. Полступы к нему со стороны Чернышевского пере-

**УЛКа.** — Полтора-два пуда на такой зал хватит, — решил

Соболев Дан плохо представлял, что могут сделать полтора-

- ива пуда, осторожно выразил пожелание: чтобы наверняка. Наверняка хватит! — с напором повторил Собо-
- лев.— Надо же ее еще и дотащить туда, об этом тоже пе забывайте. А Вася Азов свое дело знает. К шести вечера будет сваряжено. Сбор здесь,— расперидился Соболев. - Я поведу, покажу на месте.

 Само собой. Но заранее чертеж, схему.— Он с воодушевлением растер ладони, взяд се стола бутылку, посмотрел на свет.

Иля Сободева такая жизнь — его нормальное, обыленное рабочее состояние, мало того - праздник души. Нов селневный, вечный. Он не пумает о булушем, не готовится жить когла-то, после свержения чего-то - он живет сейчас, его луша ликует, лучшей поли ему не напо. «Свобола завоевывается только своболой». Оружие, леньги. женшина — вот и все проявление силы, большего Петру Соболеву и не нало. Не булет Берты, найлется еще десяток. Но лучше все-таки Берта, убежденная, илейная, бескорыстная. Так он может прожить и месяц, и год, и всю жизнь. Виртуоз экса, рыцарь бомбы, аристократ бунта. Он не знает конца борьбы и не хочет его, он видит свою победу кажлый день. Каждый выстред, каждая смерть приносит ему самоутверждение. Он познал начало борьбы, усвоил ее вкус и навсегна уверовал в ее бесконечность. Глупо, недепо, лико представить, как Соболев в один прекрасный день повытаскивает из карманов свои револьверы, отложит в долгий ящик свои гранаты и пойлет на службу с портфелем к восьми утра, чтобы гле-то в учреждении принимать граждан, помогать им надаживать труп и мир, смешно. Он создан для революции, рожден разрушить все эти буржуазные химеры, сначала злесь и дотла, а нечего станет разрушать здесь, завтра он появится в Европе, послезавтра в Америке, дальше и дальше, до какой-нибудь Гваделупы, Новой Каледонии, Занвибара. Земли вполне хватит на всю его жизнь. И не лва авшина ему нужны, как лумал скромняга граф, а вся планета. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья...» Отними у него сейчас смертоносные папки, и он умрет от бессилья, от невозможности убивать других.

Но оп не с луны свалился, не анст его принес, и не находили его в капусте добрые папа с мамой. Оп твое порождение, Дан, наглядное выражение твоей сущности, вредый плод на дрезе твоей деятельности. И ты бессилен что-пябо язменить. «Тако крешусь, тако же и молюсь». А вавраешь на него критически из-за сущего пустака — из-за какой-то девки, которую не поделили (да и поделили уда и поделили уда и поделили уда и поделили уда и подели и подели уда и подели и

«Надо его оставить в живых».

Не ради личного долга, не из принципа ты — мне, я — тебе, нет. Мы с тобой революционеры, Володя Лубоцкий, он же товарищ Денис, он же Загорский Владимио Михайлович.

Мы революциоперы, в для нас прежде всего важно на то, кто жив, кто мерть, а то, чы принципы восторжествунот в конечном счете. Должен же кто-то остаться свидетелем своего краха. Это жестоко, может быть, хуже смертя, но ты убедишься, кто посместая последням.

4Л обеспечу тебе смерть в рассрочку. Разрешим наш с тобой давний спор».

Сотий, тысячи революционеров погибли в тюремной камере, в сибирской ссылке, прикованные цепью к на горжной тачке, в гозодной эмиграции, так и не увидев, чей выбор оказадся верпым, а чей ошибочным. Умер в тюремном лазарете Марфин — пичето не увидел, пичето не узявля ни про свою мать-Россию, ни про свою дочь-Белуу...

Блаженны погибшие с верой в правоту своего дела.

И трагична судьба живых — жертв своего выбора.

«К тому же я человек, оказывается, благородный. Ты мие спас жизнь когда-то, я плачу тебе тем же. Л, как выдвшь (увядящь), выше партийной розни. Для меля человек не вмеет цены, личность превыше всего. Личность, а не партийный приниция.

Послушайте, Соболев, мне нужен хороший боевик.

Сегодня, на вечер. — Для чего?

Выручить одного человека.— Соболев не поймет

замысла Дане, может не согласиться, и он добавки: — Нашего. Оттуда.

— Что-то неощутимой была его польза, — усоминлся

Соболев.

— Мне вилнее. - хмуро сказал Нан. - Если можно. вот этого малого, что сейчас дежурит.

— У вас губа не пура. — Он мог иметь в вилу и Берту. - Ладно, я ему скажу.

 И соберите штаб, — настоял Дан.
 Соболев быстро оделся и пошел в кофейню за Казямиром и Барановским.

Вошел Я-ваша-тетя, мягко, по-кошачьи, видать, сильный и, суля по воже, не столько храбрый, сколько наглый. А здесь нужна хитрость, коварство, актерская игра. Иан пристально рассматривал его в упор сквозь пенсие.

Когда годова Шарлотты Кордэ упала в корзину, палач Сансон постал ее за остатки волос и напес пощечину - за Марата. Палача отстранили от должности за нарушение революционного закона: наказывать, не унижая.

«Вы унизили нашу партию, отстранив ее от револю-

ции. Я унижу тебя в ответ одной только рожей этого рябого аспида в форме твоих же красноармейцев. И он погонит тебя, как дворнягу, куда я захочу». Я-ваща-тетя постоял-постоял, повернулся спиной к Дану и сел на стул, развалясь,— чего ради этот очкарик на него вызверился? «У нас все равны»,— говорила его

ноза. Закурил ароматную египетскую папиросу.

— Нем необходимо вывести из МК одного человека.сказал Пан.

Да хоть десять, — небрежно отоевался Н-ваша-те-

тя. - Было бы за что.

- Вывести наверняка. Живым, - подчеркнул Дан, пе желая пока называть имени, чтобы не озапачивать боевика.

Тет попиленал губами, вздернул плоское живо: — Само собой, живым. Ревельнер под ребро — и ней-

дем выйнем. - Оружием ты его не возьмень, не тот человек.

Интеллигент? — помитересовался Я-ваща-тетя.

— М-да,— с вызовом ответил Дан. Я-ваша-тетя скосоротился:

— Как шенок пойлет.

— Знесь тебе не Гуляй-Поле. Здесь другие интеллигенты. Не так поргнешь - и ты уже на Лубянке. Это усвой крепко.

— Да чо вы меня учите?! Вы мне скажите, кого и куда. А как — я сам знаю.— Оглядел Дала, остановил взгляд на его драных ботинках.— А как наочет титимити? — И потер большим пальнем об указательный.

— В каком смысле?

- В законном. Одна голова десять тыщ, две - двадцать, а пять - пятьдесят, считать умеете?

Нечаев был наблюдателен: «Чем больше революциенер

похож на бревно, тем ближе он и совориненству».

— Получины свои тысячи,— процедил Дан. «Этот сиот ночью тоже был здесы»— Но если не выполнины прикава, я тебя пристрелю, как паршивую с-собаку!

Я-ваша-тетя поморгал-поморгал, проморгался. «Очкарик, а духовитый».

Нап с досалой вздохнул. «Напрасно я не забрал у нее браунинг».

## ГЛАВА ТРИНАППАТАЯ

Слушая доклад Покровского с «Национальном центре», Ави негодовала: агенты его пролезли в Реввоенсовет, на курсы Академии Генштаба, в Кремлевский арсе-нал, в центральное снабжение армии, в штаб РККА. Вот чем обернулось привречение буржуваных спенов --

привлечение стало увлечением. Хорошо еще, что кончидось своевременным разоблачением. Но негодовала Аня пе только по адресу шпионов Деникина, с ними все ясно, враг ослеплен классовой ненавистью. Аня была недовольна чекистами — без нее, без всякого ее ведома опи проделали такую колоссальную оцерацию. В самой Москве гнездилась широкая организация, враги ходили по улицам, сидели в советских учреждениях, в наших штабах и военных школах, а она, Аня Халдина, член РКП большевиков, член Союза Коммунистической Молодежи, сот-рудник Московского комитета, ничего, ровным счетом инчегошеньки о враге не знала — из-за недоверия своих же чегопинным о враго не знака — всей педкодилось говорить с поварищей. Может быть, ей даже приходилось говорить с врагами, эдороваться за руку, улыбаться им как своим. Она понимает, важные операции чекисты обязаны проводить втайне, секретность — это их козырь, по от кого тайна и для кого козырь? Возмутительно. Она понимает, так лучше, так им надежнее, что ли, работать, когда на слуху ни духу, и все-таки, все-таки. Она не претендует на участие в их операциях, «стой, ни с места, руки вверх» и прочее, но ей необходимо знать, и знать, вовремя, а не потом, когда расхлебают кашу. Ей не доверяют, разве не обидно? «А кто тебя знает, вдруг ты проговоришься». Это я-то проговорюсь? Это меня-то не знают? Меня Владимир Михайлович Загорский знает. И я сама лишать меня активпости и бдительности.

— Они были настолько уверены в своей победе, — говорил между тем Покровский, — что заготовите уже приказы и постановления. Вот о чем говорилось в приказе номер один: «Все борющиеся с оружием в руках или каким-либо другим способом против отрядов, застав или дозоров. Добровольческой армин подлежат немедленному расстрелу, не сдавшихся в начале столиновения или после соответствующего предупреждения в плен не брать». Вот так! Захватили бы опи Москву, пусть даже па полчаса, и расстреняли бы всех, кто противился, а ее бы оставили, поскольку она ня сном ни духом не ведала, что это врат подпялся. Оставили бы ее — живи, дмини, дмини, дмини, дмини, дмини, дмини, дмини, дмини, дмини, сток с ихими секногами.

И на фроит ие пустыни, и здесь не все говорят. Побды на фроите — без тебя, победы в Москве — тоже. Правда, сейчас на фроите одля поражения, временые, по тем большая нужна твердость духа. В апреле она смирнаась, уговорил се Владимир Михайлович, так нет — и в сентибре не дают развернуться нинциативе, житая нет, проце говоря. Ей уже семнадиать, а она все еще не участвует в делах исторического масштаба. Что же будет потом, котда ей стукниет тридиать? Или, хуже того, сорок? Что станет с цыпленком, который так и не проклюнет свою скорлуту?

— И это подлое дело творилось в дин нашего величайшего наприжения,— продолжал Нокровский,— когда рабочий класс Москвы, голодный, смертельно усталый, мужественно ковал победу. Мы валились с ног, у нас пе было свобощой минтът.

Да, у нее не было свободной минуты, но ведь если бы ей сказали, если бы ее бросили на ликвидацию заговора, она бы все дела отодничула и ринулась в самую гунцу. «А теперь вот сижу, ушами развожу и коплю обиду». И некому про нее сказать, не кажцый поймет. Разве вот только олин Владимию Махайлович.

Но его нет. До самого звопка он мелькал здесь, здоровался с товарищами, улыбался, а потом вдруг исчез.

Куда, спрашивается?

Надо сказать, заявить самому Феликсу Эдмундовичу при случае. Появится он в МК, и она все ему выложит: не доверяете, отстраняетесь от передовых товарищей и вообще много на себя берете. Что он скажет в ответ? Утешительное что-нибудь — спасибо, мол, мы вам верим, на вас надеемся.

А что скажет ей Владимир Михайлович, «когорого нет», — добавила опа с укором. Если бы оп был, так все равно слдел бы не рядом с ней, а в президнуме. Но этим факт общения не отменяется, опа бы послала ему свое недовольство в президнум — взглядом, оп бы ответви ей так же молча, взглядом: «Думай, Аня, диалектически», и опа бы расшифровала его взорограму. Кай?

Настоящий маркенет, товарищ Аня, должен самостоятельно разбираться в любой неожиданно возникием ситуации. В этом и заключается творуческий подход к действительности. Истина всегда конкретна. У ЧК своя работа, у МК своя и у РККА тоже. А общая дель одна. Но может каждый участвовать во всех делах, нельзя объять необъятное, надо педать то, что ты полжен.

Стоило ей так полумать, и стало спокойнее. Аня оглядела вперели силящих, покосилась по сторонам. В зале полным-полно. И почти всех она знает, отрадно. Встречались либо здесь, в МК, либо по районам. Слушают внимательно, сумрачно, Хулые, желтые от слабого электричества лица полняты к докладчику. Много женщин. Вон силит Мария Волкова, у нее интересная биография, таких Аня всегда ставит в пример. Работала на Трехгорной мануфактуре, бастовала, потом ее выдвинули в Московский губком, потом воевала на Восточном фронте, отгуда ее прислали учиться в Коммупистический университет. Она рассказывала Ане, какие у них там товарищи собрались замечательные со всей России. Направили их по рекоменда-циям губкомов и губисполкомов. Через месяц, в октябре, у них первый выпуск, поедут по деревням выполнять ре-шение Восьмого съезда о союзе с середняком. Крестьяне трудный народ, индивидуалисты, пе то что рабочие, к ним особый подход нужен. Всякое принуждение должно быть на базе убеждения, поэтому надо много знать и

уметь говорить, очень важно понести мысль убелительным словом, все должны быть хорошими ораторами. Сеголия перед собранием она возмущалась выступлением Тропкого в «Метрополе» - легче оставить Москву, чем Тулу. Надо же такое сказануть! А когда в вале зашумели, оп еще и добавил: «Товарищи москвичи, не беспокойтесь, мы вас вывезем». Сказал как о деле уже решенном. Вот и весь его огонь ораторский — баламутить людей.

На собрание в МК они пришли дружной группой, человек песять. На одной из девушек Аня увилела веревочные тапочки, связанные так искусно, что хоть фасон снимай. А вель уже холодно, сентябрь на исходе. С ними вместе и Николай Николаевич Кропотов, преподаватель. старый партиец. Похож на Чехова, такая же бородка, пенсие, мягкое выражение липа. Вместе с Апей оп както выступал на мололежном собрании, влохновился и пачал читать свои стихи, написанные еще в прошлом веке. когда он был студентом юридического: «Смелый вызов бросаю грядущей судьбе, и погибнуть готов в непосильной борьбе, и не страшны мне темные силы...»

Вон сидит Бухарин, тоже старый, но одержим левизной, как юноша. Вон Мальков, комендант Кремля. Стеклов, релактор «Известий». Партийные публицисты Ярославский, Ольминский, Есть и товарищи с фронтов. Вон сидит Сафонов, старейший большевик, имел четыре года каторги, бежал. Член Реввоенсовета Второй армии. Назначили его в Тамбовский укрепрайон, вчера он зашел в МК попрошаться перед отъездом, а Владимир Михайлович говорит: «Задержитесь на депек, Александр Кононович, завтра у нас важное собрание, возможно, будет

Ильич». Послушался.

Есть в вале и незнакомые. Внимание Ани привлекла молодая женщина, худенькая, с пухлыми губами, беременная. Ей рожать пора, а она все-таки пришла сюда. Хорошо еще, не одна, с мужем. Смуглый, с пышными усами командир в новых ремпях. Обеими руками держит ее руку и легонько гладит, как замерзшего птепчика.

А воп и Кваш сидит впереди, через ряд, рог раскрыд, докада слушает. Он-то наверияна знает, где Владимир Михайлович, сейчас у иих в Бюро субботников дела веппроворот, сегодня уже четверг. Ави уставивась взглядом в затылок Кваша, заставляя его оберпуться, выждала с минуту, но тот сидел и ухом не вел. Аня усилила свой митентческий, иж ей думалось, взглядя, и Кваш завертел вскоре головой, чего и следовало ожидать, налево посмотрси, паправо, пу и оберпулся, копечно. Увидел Аню, обрадовался, как будго не она его повернула, а он ее саи нашел, бровы взметнуя до самых водос и просительной пашел, бровы взметнуя до самых водос и просительной замерать в замерать в послед в посмета в машел, бровы взметнуя до самых водос и просительной замерать в заметнуя посметь в сегодне замерать в заметную самых водос и просительной замерать в заметнуя самых водос и просительной замета в заметнуя самых водос и просительной замета в заметную самых водос и просительной замета в заметную самых водос и просительной замета в заметную в заметную самых в содос и просительной замета в заметную самых водос и просительной замета замета в заметную в заметную в заметную самых в содос и просительной замета заметную в заметну

Где Владимир Михайлович?

Он что, решил ее передразпивать?
— Будет ко второму вопросу,— ответила Аня уве-

репно.

Как-никак, она ветеран МК, с января здесь работает, а Кваш прибыл в Москву недавно с «товарищами с Укранны». Слеповало бы их называть просто беженцами, но неловко, они там натерпелись всякого, и потому их щадят. Хотя настоящие твердокаменные большевики остались там, ушли в подполье или на фронт против Лепикина. На олном из заселаний МК зашел разговор об этих прибывших товаришах, выяснилось, что по районам к ним относятся с прохладшей, а кое-гле просто третируют. не мешало бы, как полагают некоторые, полнять их авторитет. Владимир Михайлович тогла сказал: «Надо сознаться, что в большинстве случаев они такого отношения сами заслуживают. Если к вам приходят люди и, вместо того чтобы говорить о работе, требуют, чтобы им дали автомобиль пля перевозки вещей с вокзала, кожаную тужурку и работу предоставили непременно в ЧК, то понятно. такие люди не могут впущать доверия».

Кваш пришел с котомкой, в ней все его имущество,

автомобилей пе просил и в ЧК не рвался, сказал только: «Согласен на любую работу, какую вы мне доверитс». «Нам нужен организатор, умеющий говорить и способный к любому физическому труду». «Я такой и есть»,— сказал Кваш, забыв о скромности, хотя потом оказалось, что кроме владения языком и лопатой у него есть еще десяток других, не менее важных качеств. Владимир Михайлович взял его в Бюро субботников и пе пожалел, что Деникин пригнал ему с Украины такого расторопного и толкового помощинка. Кваш сам пылал и других зажигал па субботниках, хватался за работу первым, наладив дело в одном месте, мчался в другое, подбадривал шуткой, запевал песню, выносил благодарности от имени народа и революции, а в перерыве между субботниками посился по фабрикам и заводам, по станциям и пристаням, выискивая, где быстрее можно поставить на колеса вагоны, перетащить паровоз с кладбища на пути, полнять заброшенный паровой котел, запустить проржавленный станок, павести крышу из чего придется над важным цехом. И не забывал припевку: «А в субботу, а в субботу мы не ходим на работу, а суббота у нас каждый день». Собирал додив на рассту, а суссота у нас каждана день». Сообран рабочих на ремонт артиплерийских орудий и броневиков, на погрузку спарядов и патропов. Созывал подростков па легкий труд — протирать керосином и смазывать шрапнельные стаканы. Число участников великого почина росло с каждой субботой, а с ними и Кваш вырастал в глазах окружающих и уснел так привязаться к Загорскому, что и жить без него не может.— «где-е Владимир Михай-«Чиноп.

«Будет ко второму вопросу», — сказала ему Апя, а игорой вопрос — это работа партийных школ и распределепие лекторов по этим школам, вопрос для Владимира Михайловича очень важный. Куда бы он им отлучился сейчас, и тому времени придет обязательно.

Покровский закончил доклад, слово взял Мясников и

тоже стал говорыть о подробностих, о том, каким ущербом москве грозилы три военные школы, охваченные ваговором. С оружием в руках они ждали комалды двинуться на Москву с трех сторон: на Волоколамиса, Кувщевы и Венцияков. Подробности, как можно больше подробностей должны знать участияки собрания, чтобы завтра, в изтину, васекавать о них ла митингах по всем рабонам.

— Москву они разбили на секторы, на Ходынском поле поставили свою артиллерию. Садовое кольцо хотеми перекрыть баррикадами, укрепиться и штурмовать дентр. Они хотели захватить Ленина и держать его как залож-

Ани вадохнува. Гаупо, колечно, обижаться ей на чеклетов, нес етановится известным, когда это пужно, не равыше и не поэте. Секрет для них необходимость, а значит и для тебя тоже. К тому же револющия не состоит томью из одних линвидаций заковоров. Это не самое грудкое и не самое главное, если смотреть с точки зрения маркел-ста, газаное — работа по идейному воспитанию. Именно она, ядейность, подеказада той учательнице правизыю оценить действия загоюрищих дврежтора викомы, обострыла ее политическое чутье, и она пришла в ЧК. Именно непла работа по разъленению задач партии заставила одуматься того врача, который оказался в сетях заговора. Так что свячала действуем мы, а потом уже чежисты. И чем шире к убедительнее наш охват, тем меньше дела чекистам. А для этого нужны знания и еще раз влания.

«Что важнее в нашем деле, Владимир Мяхайловяч, тоория или практика? Ответьте мие четко и ясло, у нас споры». А ол вместо пунктов «а», «б», «в» — свой вопрос: «Ответь мие, Аня, четко и ясло: какой погой человок больше ходит?» Хоть стой, хоть падай. Оказывается, вопрос-то ее из пальца высосай, метафизический, а пе диалектический. Кинкное завание коммунгама, говорит Ильич, рово и ичето не стоит без работы, без борьбы, Опасно усванвать один только лозунги в отрыве от практики— это грозит великим ущербом для дела коммунизма. Веякий раз пужно уметь увязать теорию с практикой, слово с делом, не допускать разрыва, а это не так-то просто, можно увлечься и нагородить лишиего, оказаться в илену кустарщины. Для того и нужны наши собрания, для того и создаются партийные школы, чтобы пысть точку зрешля, с которой оцениваются все события.

А народ в России сложный, многосословный, сколько веданих бывших стремятся пустить в ход свои доводь ведани обдуманные и веками проверенные. Повадился к Ваздивиру Михайловичу тот монашек с апреля, подарил нему «Икина святых» и еще что-то в толстой коме с модными застелками, как сущум: «Ириней означает мпрный, мое дело мир. А Иуда — слава. Всякое мелание славы есть пудвию дело». Владимир Михайлович дарит в отвот «Монистический выглад» и статы Ленила, ннок

крестится, но берет и уносит в лавру.

Самое трудное — увлаеть с практикой попятие свободы. Даже многие умные, образованияме, читающие на пяти
языках, вроде бы честиме, искрепние, четобари ве пяти
языках, вроде бы честиме, искрепние, не усвояли до сих
пор принав Ильича: долой старую свободу! Всякая свобода есть обман, если опа противоречит интересам освободисния труда от гнета капитала. Ани хоропо помнит
докад Загорского в школе агитаторов при МК. С древпик пор не было да человека более светлого, более коланиот понятия, чем свобода. Но было и более сложного, более противоречивого поцятия, чем свободой вообще,
сложутая свобода вообще бесчеловечие, как это и и нарадоксально звучит. И развища между свободой и правами вообще и между свободой и гравами воречива, как сразициа между хаосом и гармописы //ит —

или Или конец света в результате свободного развизывлия инстинутов, как и гармопично сочетание интересов

личности и интересов общества. В период революции это противопоставление проявляется особенно резко.

Миогие это понимают сразу, на лету схватывают, у илх классовое чутье, только вот не всем хватает смов, чтобы оформить чутье в политиях, не хватает умения внушить эту правлу другим, освободить их от ярма старой свободы, растворить их солобиенность против диктатуры пролегариата — железной необходимости в период перехода от капитализма к социализму через революцию. Только свободный от предвзятости способен воспринять метину менскаженной.

А предваятости коть отбавляй у людей именно грамотных, начитанных. Как у того ученого, у которого в голове, по словам Ильича, как бы ящик с цитатами, и он всегда готов высунуть то одну, то другую, а случись новая комбинация, которой ни в одной книжке нет (а наша революция и есть такая комбинация), он уже и растерялся, Цитирует Платона и Аристотеля, Фому Аквинского и Еккаевиаст: притесняя других, уменый становится глупым. Отсюда мораль: смирись неред Деникиным, утепць себя мыслью, что он глупее, ибо притесявят, и еще как.

массыхо, что из глупос, ком прагеслоза, в семе как, Сосбенно обидно выслушивать упреки в попиравии свободы и равенства от пюдей, которые прежде боролись с самодержавием, натерпением от прадизма, пастрадались в ссылках и тюрьмах. Они называют себи социалистами и демократами, называют себи марксистами, к примеру меньшевики, но почему-то не все способны уразуметь, что в такой политический момент, как сейчас, всикий, кто требует свободы вообще, кто лдет во или этой свободы против диктатуры пролетариата,— помогает эксплуататорам и Пепиниту.

Вот так из-за одного только непонимания можно помимо своей воли стать деникипцем или колчаковцем. Как отец ее, к примеру, родной, самый близкий для нее человек. Не понимает, почему его лишают свободы торговать хлебом. «Мос — и все, что хочу, то и делаю». Оп вядит правду в пределах своего хозяйства, в лучшем случае, в пределах своей деревыи, где живут такие же, как и оп, крестьяне. Но представить всю страну, голод п разрухдя икх значит объять необъятное. Они не попимают, что если погибиет рабочий класс — а гражданская война не серет в плен, она только уничтожает, — то в деревне не будет ни бороны, ни плуга, ни ситца, ни керосина, даже топора не останется со временем, чтобы срубить дерево для сохи. Без рабочего один путь — назад, к дикости. А крестьянива не убедишь, оп себе на уме, растит хлеб да прикидывает: чем больше в городе голодают, гем дороже я продам свой хлеб. И на равенство смотрит со своей могокольних все равны, все братья, со всех буду драть я.

Об этом и говорит Ильич: «Если капитализм победит революцию, то победит, пользуясь темнотой крестьян, тем, что он их подкупает, прельщает возвратом к свободной торговле». У нас главная задача — спасти трудящегося, рабочего, и тогда мы спасем страну, общество и социализм. А не спасем рабочего — скатимся в наемное рабство, к варварству. Рабочих и без того мало, как муха в молоке, плавает рабочий класс в огромном крестьянстве, по словам Ильича. Крестьяне идут в армию, идут на фабрики и заводы со своими представлениями о правах, о свободе и равенстве. Они не знают всей правды. Полноту ее полжны разъяснять коммунисты, те, кто получит основы марисистских знаний в партийной школе. Вот почему так важен второй вопрос сегодняшнего собрания: создание партийных школ и распределение по ним преподавателей. Партийные школы, можно сказать, как очки бливорукому - сразу мир становится яснее и четче. А агитаторы — это социальные корректоры...

Мясников объявил перерыв, зал загудел, поднялся. Половина сейчас уйдет, второй вопрос не для всех.

«Но гле Владимир Михайлович? Что случилось?»

Вышли па улицу около семи, в ранних сумерках. Через два дома, возле театра, собиралась публика. Отборная, приоцетая часть Москвы на три часа пябавится от революции. Мало ей драмы в живни, нужна на сцене. Укаком У Лобат у тяную склым с кованком от Москвы-реки.

Трое, Яков Гаагаоп, Федор Николаев и Гречаников, ушли выеред врассыпиую, кто из правой сторопе улицы, кто по левой, не теряясь на виду. У каждого по два револьвера, по две гранаты, по четыре обоймы с патропами. Они должны маячить в Леонтьеском воляе особияма и прикрывать отнем, как сказал Соболев, подход главиясь ска, если потребуется, а главиое — отход. Соболев, Вараповский и Дан пошли следом. Бомба имела вид футлира для дамской шляны, и тащить ее следовало не кособочась.

А в ней полтора пуда динамита и нитроглицерина. Сыро, холодно, полняли воротники, ссутулились. В трех

шагах не разглядеть лица.

 Дело будет в шиние, га-га,— в третий раз пошутил Саша.

Сплюнь, — в третий раз петребовал Соболев.
 Тьфу-тьфу-тьфу. — послушно иснолика Баранов-

 тьфу-тьфу-тьфу, послушно иснолнил баранов екий.

Я-ваша-готя ушел в Леоптьевский к пачалу собрания, В форме краспоармейда, с винтовкой, за голенищие финка. «Любию перышко, без шуме работаеть. У него своя задача, взаестная пока что одному Дану: вызвать Загорского, сквавать аму — вас срочно требуют в Политупраление Реввоенсовата республики, Сретевский бульвар, дом шесть. В случае осложнений действовать по обстановке. Если уведет, получит десять тысяч рублей. Соболев финансирует Дана под соответствующий отчет. Если же не уведет...

Навстречу проехал извозчик, две дамы за его спиной

жались друг к дружве, будто в плену у Синей Бороды. На коленях у одной лежала, верпей, стояла высокая коробка для пляны. «Нохожая на бомбу»,— отметил Дан. И не только оп.

 Может, поменяем? — предложил Саша. — Тащить тяжко. А у них дошади. — В присутствии духа ему не

откажешь.

Выть извоачика Саша предлагал сразу — ми не битеи, ми ангелы мести,— по Соболев нотрез отказалася Троих целочкой возьмень не сразу, есть простор для оборовы, отстреляться и гранату бросить, а в транитае все какуче, как канарейки в клетке, окружай и бери тепленьких. Да еще навозчик невавестно кто, может, переодетый. В Моские Соболев в каждом встречном видел ческога, и пе обязательно переодетого, есля учесть, что каждому большевику выдан мандат на право ареста. И хогя Дап утверждает, что их один на сто, Соболеву казалось больше, гораду больше. Не от страж казалось, а от злой досады — как их уничтожить одним маком всех? Ом венвандел рабочно лица, лики мождита, каждый на них большеник, паречийный или беспартийный, один черт, воат.

Арбатскую площадь прошли краем, возле домов, мимо «Праги», пересекия Поварскую. Дальше по плапу следовало пройти мимо Никитского бульвара на Воздвиженку и там уже по увкому Кисловскому переулку идти до

Большой Никитской. Но Соболев передумал:

 Пойдем бульваром. — Голос его звонок, глаза сверкают, Бонапарт трезв, собран — ристаляще веред иим, пользер бытия.

«Пойдем бульваром»,— всего два слова и инкаких доводов, во Саша с Даном повернули беспрекословно, как гиедые в уприжке. Барановскому безразлично, куда тащить, он не обдумывает приказов, во Дан подумал и панися взямением выприута вполне обоснованным. В нустыпном переулке легче попасться на глаза и грудной разминуться, а на бульваре пока еще люцю, публика спешит завершить свои дневные дела до начала комендантекого часа, горонится умотать по домам. Есла с дваддати трех страшим патрули, то сейчас — налегчики, звереют именцю в вечерний час, поскольку почью с ними разговор короткий. Темнота грозит произволом со всех сторон. Нет поком публике от жулья, пет жизви жулью от милиция. Мунчин заменили женщяны, скорые на разбор, заполошиме, берут под минитика ба в у.

«Шляпу» тапцил по очереди, Бараповский шел впереди, Дан посредине, Соболев сзади. Когда Дан подпял бомбу там, в квартире Восходова, определить вес, первое ощущение — мало, пе хватит на всех. Оп брезгливо по-

морщился, не удержался: — Легковата.

— легковата. Вася Азов вспылил:

База Азов вспыми.

— Отвечаю! — И повторил уже известный Дану тезис: — Скажи мие, где и кого, а как — я сам знаю! — Четко распределан функция идеолога, каковым является Дан, и функции исполнителя. И пе просто так, а с гопором, честь его оказалась заветой.

Но теперь, протащив полтора пуда с квартал, Дая взмок, рубаника прядипла к телу, едкий пот заливал глаза. Пожалуй, такой тяжестью можно не только особняк графини, а пол-Москвы к небесам полиять.

— Ровпей идите! — шипел сзади Соболев. — Вы что, неделю не ели?

В рифму заговорил. Дан поставил «шляпу» на пустую скамью, вытер лоб рукавом. Соболев, не сбавляя шага, попиял ее и пошел пальше.

Брала досада — падо же так отощать, сразу выбился из сил. Возраст, черт возьми, возраст. Как легко он таскал чемоданы на вокзале в Женеве. Спутники его как раз той поры, лет на пятнадцать моложе. Одно хорошо — усталость притупляет опасность, схватят, не схватят все равно, побыстрее бы сбросить груз.

От Никитских ворот свернули на Большую Никитскую и вошли в Леонтьевский переулок.

Дан поравнялся с Соболевым:

- Вопросы ко мне есть?

Нет вопросов.

 Повторяю, ни в коем случае пе заходить с Леоптьевского, там наверняка охрана.

 Мпе все ясно, прошу без папики, — самодовольно отозвался Соболев.

Дап ему все подробно обълсиви дием, схему нарисовал и руками показывал, какая высота ограды, высота балкона, напоминл про сад (темнота, деревыя, укрытие), обълсивы, как расположен зал, доказал, что лучшего места для метания, чем балкон, не прядумаешь, как будго графини Уварова именно с этой целью строила особняк с таким балконом. Если же и в саду охрана, действовать по обстановке, то есть перебить охрану, как-пикак, гер-рористов патеро, и все стремки, к тому же им на руку фактор неожиданности. Пока охрана вопрошает «Стой» да «Кто идет?», они тут же открывают пальбу и бросают в окно бозобу — в любом случае! И уходят, отстремивалсь и прикрывалсь транатами. Все последовательно, бысгро, отчалнию и выверника.

Дан пошел вперед. Здесь ему знаком каждый камень. Полтора года назад в особияке графини Уваровой помищался ЦК левых эсеров. Здесь они собирались все — Мария Спирацопова, Камков, Колегаев, Майоров, Саблин... Полтора года — и никого не осталось. Утихомирились. Забыли, что Дана не укротишь. Вспомият. Услышат.

Идет Даниил Беклемишев по переулку — метальщик. Так называли себя террористы «Народной воли». Метальщиком был в числе прочих и Александр Ульяпов. Ныпче судьба жестоко посмеется над их кланом. Одип брат по-

габ от руки тирана как метальщик. Второй брат погибнет от руки метальщика...

Возле Капцовского училища, полосатой махины с башнями, остановился извозчик. Голоса. Дан сдержал пат, сунулся в темпую нипу, опущая мокрыми лопатками холод камия через пальто. Сощли двое, ныриули в полъезд. Извозчик развернул клячу, коныта запокали в еторону Тверской.

«Один брат от руки тирана, второй брат от руки метальщика — это я хорошо придумал, великолепно». Лап приоболрился, акция приобретала историческую протя-

женность.

В переулке было тихо, темно и пустынно, будто вымер переулок или притаился в ожидании - что будет вавтра с восхолом пня? Уклапываются снать с тревогой и с пеусыпной належной на перемены к лучнему. Что бы ни случилось, все, что ни пелается, к лучшему. Так легче пышится.

 Гражвании, минутку, — услышал он вкрадунный голос и вздрогнул - никого не видно, пусто, сунул руку в карман, к железу.

От киринчного столба ворот отпелилась фигура красноармейна.

— Что вам уголно? — холодно спросил Лан. Прикурить не найлется? — Я-ваща-тетя полошел

вплотную, держа в руках светлый портсигар, и вполголоса сказал: — Загорского на собрании нет. Дан с жаром выругался.

«Но вель ты же к этому и стремился — оставить его в живых. Чем же ты теперь неловолен?»

— А гле он?

«Он нужен мне не только живой, по еще и в моих pvkax».

- Насчет «гле» уговора не было.

Пан выругался. Охватила злость. Второй промах с

утра. Не забрал браунинг у Берты. Проворонил Загор-

— А Лении элесь?

 Где же ему быть, зде-есь,— уверенно, будто это его работа, ответил Я-ваша-тетя.— А Загорский в Мос-

совете, там тоже собрание, я узнал.

Уже легче, Лепин адесь и Загорский педалело. По все-таки худо, когда план хотя бы отчасти меняется. Чтото Дану мешает. Ах вон что, благородные чувства! Как теперь будет выглядеть его акция по спасенню? Череа час ахнет бомба, а Загорский в другом месте. Моссовет его спасет, а пе Дан. Квитыми им не быть. «Ты — мне, я тебе» не польдинет.

Что теперь? Идти домой, спать, от-дыхать?

Но что его ждет дома, что-о-о?

К чертям собачьям! Чего он вообще хотел, он уже забыл. Берта все карты спутала. Берта...

Если будет добавка — половина, я его возьму из

Моссовета.

Какая, к чертим, добавка, Болапарт не даст ему пи копейки больше. Десять тысяч оп записах в блокиот, показать порядов в тратах, дескать, взял, дай отчет, мотивируй революционную потребиесть, а не то — приговор. — Не успесем. — Пап пе мог сказать, что ему нечем

платить. И кому? Подчиневтому. Но какие могут быть подчинентмо. Но какие могут быть подчинентмо. Но какие могут быть подчинентмо. В отведе вольных партлазай? — Не успека они уже вот-вот...—Он прислушаюся к типине, будто взрыв будет где-то за сотии верст, а не за три дома отсода.— Ты свободен.

— Я не виноват, товарищ Дан, я бы взял, а теперь что выходят? Я свое дело сделал,— начал торговаться Я-ваша-тетя.— Я-то при чем, если его нет? А пройти туда мне стоило. на волоске висел. Я-то при чем, если его нет...

Вот кто лействительно послан в мир госполом для паг-

лой пробы. Революционный партизан называется. Ландскиехт, наймит. Древнейшая мужская профессия - продать себя. Не тело, а дело. Свою хватку, умение, смекалку, свою, в любом случае, жестокость. Ударить по хребту, по черену - это и есть жест о кость. Костоломный жест.

Расчет завтра, в штабе, — раздражение прервад сто

Дан. — Полностью, как договорились.

 Оп должен подойти, — обрадованно сказал Я-вашатетя в ответ на такую милость. - Ко второму вопросу. Может, встретить?

«А что, это идея. Я его сам и встречу». Оп спова загорелся, почуял удачу. Как будто ему одного только и хо-

телось: встретить Загорского, повидаться.

— Молодец, спасибо, — живо сказал Дан. — Ты свободен. Нет, минутку, стой. Возьми! - Подал ему свой револьвер, сунул за назуху ему гранату и подтолкнул в плечо — иди. — Я сам нойду, сам, все хорошо, как пельзя лучше, без оружия, мирно, тихо-мирно, - бормотал Дан, впадая в трапс, как с ним бывало в минуту озарения. Он прошел мимо особняка как зачарованный, не от-

рывал взгляла от злания, смотрел в глубину двора на вхол, забыв, зачем сейчас явился сюда, лавно он не вилел свой партийный пом... У входа часовой. Еще один выпырнул из темноты, по-

лошел к нему, стал спиной к Лану, Охрана усилена, Естественно, если там Лепин.

Дан прошел мимо. Отошел от особняка и от столбияка отошел. Нало его встретить спокойно. Остановить. А пальше?

А дальше он надеется на свое чутье в критическую минуту. Главное, войти пало в такое состояние, когда тебе все равно, жить или умереть, и вот тогда озарит истина. Не нужно гадать сейчас, как и что, нужно ждать и дожлаться, не прокараудить его.

Вышел на угол Тверской. Здесь слышнее шум вечернего города, больше огней. Прошел автомобиль, в кузове темная гряда голов, мерцают штыки.

Он нойдет вои оттуда, справа, вои из того здания геперал-губернатора, дома графа Чернышева, построенного Казаковым,— чушь собачья, кому все это пужно, дохлые имена в ковете памяти.

А если он не пойдет, а поедет? И глазом не уснеешь моргнуть, пронесется мимо тебя и не глянет, а ты и не вякнешь вслед, подавишься выхлопным газом.

Нет, он не станет гопять машину за полтора квартала, не тот характер. Да и есть ли у него автомобиль?
Он пойдет пешком.

А если он не один?

Однако стоять тут пень пнем рискованно. Прошли две бав в тужурках, с наганами на боку, посмотрели из Дана, и он уткнулся в афицу, она будто сейчае только выпырнула неред его посом вз-под земли. Дап усмежнул-се самодовольно. Инстинит подпольщике сначала подвеж его к тумбе, а нотом уже позволил остановиться. Дап протер невсне, различил черные буквы: «Малый театр. Правда хороппо, а счастье лучше».

Собственно, нугаться ему нечего. Документы падежные, следаны Казимиром на лаче в Красково.

Значит, правда хорошо, а счастье лучше. Но что такое правда сейчас? Вся правда — в силе оружия. И все счастье опять-таки в нем же.

Он посмотрел в сторону Моссовета, по, кроме силуэтов с наганами, пичего пе увидел. Прислушался, нрикинуя, сколько прошло времени, где могут находиться сейчас мотальщики. Если он не дождется, а они шарахину, ти прикажете денать? Только одно — бежать подальше. Смешаться тут с толной любонытных нельзя, ябо толны не будет, толна учоная, знает: случись варыв, текисты загрофительного денественных процемент случана, правет случана, только загрофительного денественных процемент случана, правет сл

бут всех скопом, а потом с каждым разберутся, кто ты такой да чем ты занимался в окрестностях.

А не лучше ил тебе сейчас пойти просто-папросто вдаль сполойно по вчерней Тверской, перейти на ту сторову к тастропому, Елисеева и спокойпенько па Страстную, а там и Детирный рядом. Нопробуй, кто тебя держит, ведь так все просто, оставь и уйди... «Так же просто, как матери бросить сына». Может, были бы у него дети, васлошяли бы собой плем.

Он не может уйти! Несвободен, привизан, оп должен встретить. И лишить его возможности умереть вовремя.

Дая отверкулся от тумбы, снова пыряўя в темноту Пеонтъевского. Сейчае они уле, навершое, подошли к отраде со сторозка Чернышевского. Не слышно окрика, выстрелов не слышко, никакой напики. Дан чутко ловит вочные звуки, чудятся ему шаги, слышно даже сопевые Бараповского. Подошли к ограде, за решеткой темнота саде, викаким фонаруми не высестинь. Через ограду придется деэть, прутья ковация, не раздвинешь, не учли варанее, ящимя трата высемни тецено.

Навстречу проинли еще двое, он на костылях, она с белым уэлом. «Да зачем он тебе, брось, Ваня», — успоканвала женщина ласково, и се голос, семейный, домациний.

раздражил Лана.

Абчем тм его спасаешь, даруешь ему жизнь?» — тормощит Дана, трясет вопросом массовая скотника, обыватель, планрущий плесенью по земле, пенящийся своими срамогами — жилть хочу, жилт, жилть! И пе полить быдлу, у которого черен липы, футляр для жевятельного аппарата, а все волнения духа в области ниже полса, пе полить, что я его не спасаю — упичтожаю, оставлял в живых. Чтобы он явля, увидел: все твои годы мечтаний и борьбы, расстей и гревог, вси твои прас толестья всего липы, фавтом, призрак, куда резлынее месиво в коробке для дамской шляны, фук — и пиженки счастий! Только одно страшнее самой смерти: крах того дела, которому ты отдал жизнь. Дан это отлично по себе знает, да только не спешит признаться.

Выстрел! Негромкий, револьверный. Дан застыл, крутпул головой — откуда? Еще выстрел, уже винтовочный, гулкий. Ата, там, в стороне Страстной, не оны. Или эхо в узком нереумене переброскаю взук со стены на степь, как мячик. Сейчас акпеті. Дан приктулся, протирая пенспе, жадно отлиделся, куда юркиуть, будго не человек он, а суслик. Радом степа, окта без света, сбоку темпая подворотия, криво висат слетевшие с одной петли ворота, в виж коска писать, он пролезет через нее, а там дворами в сторопу Гнездниковского, совсем рядом свечой темнеет мажни в десять отакжей — небоскреб Норензее.

Опять тихо. «Им трудно будет поднять «шляпу» па балкон, надо было захватить веревку. Рисовали на бумате, да забыли про овраги. Авось догадаются ремни выдернуть из своих штанов».

Он решил держаться этой подворотни, отсюда вняпо все и отход обеспечен. Но за слеимми октажит может ктот сидеть и заврить. А если чекисты, охрана засела, чтобы обеспечить Ленвиу безопасность, то его уже засекли. Дан пробрался ближе к стене дома, чтобы исчезнуть из окопного поля видимости, прислоиняся к стене, оглянуяся.

Сверху, с Тверской, ла фоне булочной Филиппова показались двое. Скорый, четкий шат. Внереди певысокий, ладный, в сапотах, в тужкурке, военная фуражка — оп. Сбоку в на полшага сзади красноармеец в шлеме, за плечом штык.

#### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Па пленуме Моссовета Загорский пснытывал тот особый подъем духа, который всегда возникает в кругу соратников, когда видишь лица товарищей и происходит

словно ваанмозарядка верой и склой. Крепцие руки жмуттьою руку, мимоходом бодрящая, а у иного пихая улыбка. Тлют много, но вместе мы не вешаем поса, нет среди нас унывия, есть надежда. И взволнованность та самая, с оных лет, с первых маевом и сходом. У каждого мял, заслуги, авторитет, каждый — один, но каждый и един, и в том, как ты служишь единству, проявляется твоя единствонность. Они на тебя смотрят, а ты на пих, и каждый уверен: с воложенными обязанностями справиться вли погибнешь. Умрещь, но сделаещь, и смерть твоя будет не в пустыме одиносетва, а на миру.

Для Загорского основной вопрос пленума — о Комитете обороны. Пока шло обсуждение, он нетериелию посматриван на часк — не опоздать бы ко второму вопросу. Споров не было, каждый понимал, время сжато, не до лящних слов, и потому без особых прений президнум Моссовета принял решение: всем советским учреждениям Москвы и всем районным Советам неуклопно и без промедления исполнять все распоряжения Комитета оборопы, направленные к внешней или внутренней охране Москвы.

Теперь их Комитет — полноправная власть. Вчера после доклада Загорского партийная конференция подтвердила все постановления Комитета обороны и приняла резодющию, «вполне одобряющую его политику».

Дождавшись решения, Загорекий потяховыху вышев ме-за стола превиднума. Пора домой, в МК. На нервом отаже у входа его ждал Грипа. Вышли на улицу. Свежо, бодро. «Начало девятого, успежэ». Свежо, бодро, пикакой устаности. Устаень не от дела — от волюциты. А когда все в срок и единой водей, прибывают силы, поскольки угу же видины отдачу. Скорым шагом но Тверской и па-

лево в переулок — пять — семь минут ходу. Завтра пятница, митинги по всей Москве — дело МК, наше дело и напа гордость. Не было еще случая, чтобы кго-то отказался от выступления, вернул пам путевку, Нет такой уважительной причины, которая бы поволендая уклопиться от митинга. Даже болезнь не причина. Как на фроите, как в бою. Смертельно больной Яков высту пал на митинге в Орде... Уважительная причина только одна — смерть. А пока большевии кике, оп едет в рабочим, несет слово партии. За два года только один-единстиен ный раз Московский комитет привид решение отменить выступление на митинге. Это было в прошлом году, 30 ав густа.

В 19 изгинцу утром на расширенное заседание бюро МК собрадись скеретари всех районных комитетов Москвы. Среди прочих вопросов — кого ждут сегодня на митинги по районам? «Тле выступает Леппи?» — спросил да Загорский. «У нас, — отозвался секретарь Басманного райкома, — на Хлебков бюрже». «И у нас, — добавля товарищ из Замоскворецко-Даниловского, — на заводе Михельсона».

Загорский поминт эту путевку, обычную, стандартную, в без и всем выступающим. «Товарищу Ленину. Начало в 6½ час. Путевка на митинг 30-го августа 1918 г. Тема: «Две власти (диктатура рабочих и диктатура буржуавии)».

Вину». Едва закопчили с вопросом о митингах, как из Кремля сообщение: только что в Петрограде убит Урицкий, председатель Петрочека. Двержинский срочно выезжает туда. «Выступления Ильяча придется сегодия отменить, сказал Загорский.— Кто аз это предложение, прощу поднить руки». Проголосовали, и Загорский тут же позвопия пределать пределать пределать московский комитет принял решение отменить путевку на ваше ими. Лении уперск: «Вы хотите притать меня в коробочке, как бурмуазпото министра?» Загорский наставиял: «Временная мера, Владямир Ильич, в связи с оживлением террористов». Лении возражда, он обещал рабочим бать за собрании, это во-первых, во-вторых, принципиально важно именно сейчас выступать на митингах, положение очень серьезное. вадачи сложные, и надо решать их открыто вместе с массами. «Или вы со мной не согласны, Владимир Михайлович?» Голос у Ленина жесткий, вопрос звучит с укоризной: вы что, Загорский, не верите рабочему классу? Спорить с ним трудно, тем более что речь идет о его личной безопасности, а ехрана всегда раздражает Лепина, кажется ему унизительной, «Мы выслушаем ваши возражения па бюро, Владимир Ильич. Напоминаю, вы состоите на учете в Московской партийной организации. — Загорский с Лениным никогда так не разговаривал.— Речь идет не просто о безопасности Ульянова-Ленина, речь идет о жизни вождя пролетариата,— оправдывая свой тон, продол-жал Загорский.— Прошу вас на бюро, Владимир Ильич». «Сегодня не могу, занят. Обещаю завтра», - отрывисто сказал Ленин и положил трубку.

Осталси осадок после разговора, Лении не педчинился, как-то так получалось, будго секретарь МК не поинмает всей серьеаностя момента, недостаточно ответственея со своим галачтным предложением. Микте вз присутствующих не считал, что Загорский нерестраковывается, что не прав в своих настояниях, тем не менее он оказывался не прав. Лении отвечал ему тверде, пожалуй резко, времени у него в обреа. Сказать по совести, Загорский и сам не верди в опасность — и все-таки... Конечно, помычила только что полученное известие— убийстве, да кого — председателя ЧК, да где — в Питере, да еще в служебном помещении ЧК, да где — в Питере, да еще в служебном помещении ЧК, да где — в Питере, да собой равумеется. Так что строгость его с Лениным обос-

Завтра он явится на бюро — сказал «обещаю» — и будет резок: «Вы создаете прецедент. Выступления на митинге имеют характер партийной мобиливации». Попробуй с ним спорять! Будем сидеть и краспеть. Он настолько верит в правоту своего дела, что не допускает и мысли об опасности лля него в рабочей среде.

И еще, как давно заметил Загорский, преиятствия Линпа только подстерегают, он будто жаждет их, будто главным условием успека является для него паличие пронятствий. Он совершению итнорирует певозможность достижении дели, закова натура. Для него нег обстоятельств, которые все оправдивают, со всем примяриют.

Но назавтра Ленин не приехал в МК.

Картина, кая потом узнал Загорский, получилась на ваводе Михельсона поистине жуткой. И дело не только в выстредах Каплан.

После выступления не Хлебной бирже влюом с Гилен, шофером, они поехали на Серпуховскую. На авводе Мяхевксова их викто не встретил, времи рабочее. Лепни совершенно один , никого из завкома, прошел в гранатный цек. Никого из охраны. (Не бялю бы выстрелов, об охране вниго бы и не вспомнил. Лении не любил ее, попытка охранить его незаменто кончалась неудачей, он все замечал и ловко избавлялся от охрания, использум сюб полыт конспаратора. Все было тяко на Хлебной барике, где он выступал только что, и никто об охране не подумал.)

Ов вышел из цеха через час. Вместе с толной пошел к машиле. Две женцияты жаловались ему па продотряды— у вих отобрали продукты. Ленин обещал разобраться, помочь. И тут выстрел. В трех шагах женцията в черном. После краткой паузы— еще два. Свудиру — мертрая тишина. И крикп: «Убили! Убили!!» — и толна шарахпулась со дюзра. В воротах давки.

Толпу можно повять, люди измождены, нервы взвинчены, достаточно искры паники. Совсем недавно, в июле, по Москве раздавалась стрельба, гремели орудия, левые зсеры пытались захватить власть.

Гиль сразу обернулся на выстрелы, выхватил наган,

женщина в черном швырнула браунинг к его ногам. Гиль не успел выстрелить, Ленин застонал, повалился на землю, Гиль бросился к нему, показалось: и там враг, нало успеть заслонить собой.

Какпе-то мгновения, считанные секунды. Лепин один лежит на земле, на пустом заводском дюре. Над ним склопился Гиль с наганом в руке. И слышится крик женщины, неизвестно откуда, словно с небес: «Что вы делаете?! Не убивайте его!» Мгновения, но они растягиваются в воображения, держатся, длятся вечность.

Наконец, из мастерской выбежали трое с оружием:

«Мы из завкома, свои!»

Каплан исчезла со двора с толной. В панике про нее забълы. Но мальчишки, не поддаваясь смятелию, бежана за Каплан и следкли за ней не только из желания задержать геррористку, но также из детского любошагства, они ждали продолжения смертной игры: а что она может еще устроить, может быть, бомбу бросит? Игра гроядла обраваться, когда за воротами толна раздалась, стала растежаться, и тогда мальчишки подняли крик: «Нот она! Вот она!.» Каплан окружили, она стояла, держась за дерево. Еще не вее опомилялсь, не все пришлия в себя, но уже вашлясь трезвые головы, самосуда не допустили. Побежали обрать ок Нениу.

...Один на земле, на пустынном заводском дворе, с тремя пулями в теле. Только что была трибуна вождя, и вот он в пыли, как простой смертный. Краткий миг — вечный

миг.

Уже вечером тридцатого пошла по Тверской колонна рабочих с развернутым красным полотнищем и черными буквами на нем от превка до древка: «Террор».

Каплан была расстреляна через три дня комендантом Кремля, матросом с крейсера «Диана» Мальковым. Об этом сообщили газеты. Глава революционного правительства не мог нарушить закон революции. Но слухи оставили Каплан в живых, появились очевидцы, число их росло. Один видел ее в Петрограде в «Крестах», другой на прогулке в Орловском централе, третий на пересылке -«черная, как ведьма, патлатая, глаза бешеные» и прочес. Ленин будто бы приказал нарушить закон и сохранить ей жизнь. Про газетное сообщение позабыли.

Легенда оказалась упрямее факта, и имела она в виду совсем не судьбу Каплан, а скорее всего образ Ленина, Память неумолимо стремилась сохранить его великодуш-ным, всепрощающим. Но как легко она, память, забывала смертельную угрозу революции! Как легко она. память. забыла мятеж эсеров, размах грозящего кровопролития, «Отряд Попова, отребье, сброд», и ни слова о том, что еще вчера это был не сброд, а конный полк ВЧК. Обезоружили Дзержинского, убили делегата съезда Советов Абельмана, захватили телеграф, отдали распоряжения, начали обстрел Кремля. «Отряд Попова, отрядишко» булто большевик молодец только против овец...

Гиль, наверное, растерялся от неожиданности... Когда Ленин в феврале четырнадцатого приезжал **к** Загорскому в Лейпциг, в штаб-квартиру на Элизенштрассе, и когда они вдвоем выходили вечером на прогулку, Загорский не вынимал руки из кармана, держал палец на крючке револьвера. Он был постоянно, ежесекундно готов к нападению и успел бы предотвратить его. Никто не поручал ему охранять гостя, и сам Ленин не знал про оружие у своего остроумного спутника и партнера по шахматам, но Загорский понимал: здесь, в Лейпциге, на нем, руководителе группы содействия РСДРП, лежит вся ответственность переп партией за жизнь этого человека.

...Свернули с Тверской налево, в Леонтьевский. Гриша вябко встряхнулся, как воробей под дождем, закинул ремень винтовки на спипу, потер руки.

Чайку бы сейчас, кипяточку.

 Пока мы будем заседать, поставишь самовар,— отоввался Загорский.— У меня сахарину куча, с пол чайной ложки, погреемся.

На той сторопе переулка, в тени под окнами виднелась согнутал фигура. На их шаги человек рывком огляпулся, выпримился и — пошем павстречу, размахивая руками, всем видом своим показывая — безоружный. Широким шагом оп пересек дорогу, оклижинуя:

Товарищ Депис!

#### ГЛАВА ШЕСТНАЛНАТАЯ

Загорский сразу шагнуи навстречу, приветливо всматриваясь, поднял руку. Не много в Москве осталось старых большевиков, и он рад встрече.

- А. это ты. - скавал он колодно и опустил руку.

 Встретились, наконец-то встретились,— не своим голосом заговорил Дан: — «Он мог бы опустить руку и на кобуру». — Гора с горой не сходятся, как говорится, а вот мм...

В чем лело? — перебил Загорский.

Дан хотел привычно сунуть руки в карманы. Когда некуда себя деть, почему-то лезень в карманы, будто там опора. Сдержался, руки ему пригодятся. «Скоро ли они там?!!»

— Сейчас, — сказал Дан, прислушиваясь. На взгляд со стороны, он будго пережидал волнение, слова застран. — Сейчас, минутку. — Кан только ахиет, эти не готовы, хоть на миновение да растериются, он выхватит винговку у домговявого. Маузер у Загорского в коб'уре, успеет только дернуться — и руки вверх. «Пойдол валовником».

Дан шагнул ближе, жадно вслушиваясь.

В чем дело? — резко повторил Загорский.

Гриша дернул плечом, ремень соскользиул, Гриша пе-

рехватил винтовку, штык качнулся вперед и вниз, на уровень живота Дана.

«Отброшу пинком!»

— У меня к тебе проскба, товарищ Денкс, — доверительно заговорил Дан.— Время вдет. Время все меняет. Завтра... ведь будет завтра, как ты думаешь? Аресты, аресты, сила есть, ума не надо, а потом будет результат.

 У врага найдется сказать больше, чем у любого доброжелателя. Короче, — потребовал Загорский, —

или проваливай.

«Оп меня отпускает, мелостивый, прогоняет даже!»
— Куда спешить? — сомнамбулически тянул Дан. —
На тот свет? На тот свет мы всегда успеем. Почему ты не
арестуещь меня, товарищ Денис? Дай команцу.

Гриша качнул штыком, посмотрел на Загорского, ожи-

дая не команды, а всего лишь знака.

 Мы изолируем угрозу реальную, а не фикцию.— (Гриша опустил штык).— Ты бессилен, Дан, как и все вы, бывшие и не ставшие.

«Сейчас! Сейчас!.. — ждал Дан, прицеливансь, примеривансь к винтовке, дрожа от нетерпения.— Прожлятье, если бы их там не было, я бы вел себя по-другому».

- «Бывшие и не ставшие», явхорадочно повтория Дан. — Сдаете Москву, а потом? Не допускаешь иного стечения обстоятельств?
- Москву не сдадим. А обстоятельства диктуются.
   Кем? Вама? обретая прежнюю агрессивность, повысил голос Дан. Значит, не арестуень?
- Нет.
   Почему? все больше распалился Дан, сам себя не понимая, не этого же хотел, другого.— На меня есть приговоот тоибувала.

Ты приговорен историей.

— «А ты бомбой!» — хотелось заорать Пану, бросить в

лицо, плюнуть варывом немедля: вот он, мой приговор! Ладно, иди, — злорадно сказал Дан, — ты заслужил свое преимущество. - И супул руки в карманы медленным, угрожающим жестом.- Каждому по его делам.

 Владимир Михайлович! — спертым голосом вскрикиул Гриша и клациул затвором, вогнав патроп. У него искрошилась выдержка терпеть этого если не контру, то

паверияка психа.

Дан попятился, растопырив локти, пе вынимая рук, Загорский жестом остановил Гришу и посмотрел на Дана пристально. «Он еще может гадить, мелко пакостить, но разве на это все они, бывшие, замахивались когда-то?» Взгляд его словно говорил Дану: даже если у тебя оружие, я не упижусь бить лежачего. Коротким жестом он позвал Гришу вперед, и они пошли, шагая широко и в ногу, пошли, не оглядываясь — мало ли тут всяких встречных.

— Быстрее, — сказал Дан негромко, — Hy, быстрее

же! — взмолился он.

Они не слышали, шли себе, над плечом Гриши покачивался штык. «Я его отпустил жить, — подумал Загорский. — Но та-

кой жизни не позавидуещь». «Я его отпустил умереть, - подумал Дан, - на посту.

Но чему завидовать?!» Вот и весь разговор, комканный и рваный, как и вся его

жизнь, бывшая и не ставшая, Вспомнил Берту и браунинг, последнее, что осталось... «Раз-два», «раз-два», — удалялись шаги, стучали сано-

ги, будто шел один человек.

«Стой, время, стой! Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Дан вырвал кулаки из карманов, затряс драными рукавами, его заколотило, он закричал:

Быстре-е-ей! Бегом марш! Опоздаешь умереть, большевик бего-ом!

А они шли, так же мерно и в ногу, пе обернулись и ье ускорили шага. Великодушие демонстрировали? А голос Дана сокрушал тишину в переулке:

 Са-аша! Со-оболев! Подожди-ите! Еще один смерти жажиет, суньте ему в пасть самоуверенную!

Впруг трубный, ликий звук под ногами:

- Мя-ау! Дан отскочил. Только сейчас поязл: нет у него голоса, он не крачал, не орал, а шинае, синед кисс-с, «кс-с», «кс
- « «Но не разбился, а рассмеялся». Мне бы так ва все четыре ноги...»

Но у человека их только две. Шатко. Ставь на четвереньки, Дап. Упрись в землю всеми четырьмя, как наши предки. И будет тебе тогда и земля, и воли: как я хочу.

Но чем он тогда бросит бомбу?

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Черноусый командир расчесал усы янтарным гробешком, подивлася в сторону выхода внереди Ани, энергично размялся после долгого сядения, подиял и опустил одно плечо, потом так же другое, раздвануя — сдвинуя пляты допяток под тесной гимпастеркой. А руки держал неподвижно, соглув в локтих, вел перед собой сокровние — беременную жену, заслоняте ев ков, Ани ве не вядела, а хотелось посмотреть еще разок, такая она пухлогубая, милая такая лаполька, какого она роста? Слятный говор о разном, не спеша, переступна с поги на погу, все потянулись к выходу. Удивительно, до чего похожие лица, будто одна большая семья. И только затылки разные, стриженные и наспех завитые, короткие дининые, канитановые, черные, рыжие. Тлиженые створы двери — впуть покачиваются, то один, то другой их придриживат, чтобы не закрылись, передает свою услугу вадины. Шли потоком, без давки, едва касаясь один другого.

В открытые двери потяпуло запахом лучины, теплый, с детства знакомый дымок Аня чувствует за версту. Гриша ставит самовар внизу, будет угощать чаем после собрания.

На сцену из-за кудис вышед Вдадимир Михайдович. все в порядке. Аня приветственно ему помахала, он заметил. улыбнулся, покивал ей, булто павно не виделись, попошел к Мясникову, что-то сказал ему, как вы тут без меня или что-нибуль похожее, бросил папку на стол, и как будго от этого его пвижения вдруг звонко треснуло. вазвенело, сыплясь, стекло балкона, что-то тяжелое бухнуло в деревянный пол. Говор будто срезало, и в тишине вашипело, ровный шум, булто примус горит, запахло гарью, химической, мерзкой, шествие вмиг порывом к ивери, как па магнит гвозди, тяжелые створы ударили в притолоку, захлопнулись — довушка, ваметнулись руки. пытаясь открыть, шум, крикп: «Бомба!» Аня видела перел собой одни затылки, плотно вмятые в тело толиы. Что случилось? Какая бомба?! Гле. у нас? Как изменились, исказились лица, шум страха в зале, мельтешение рук у двери, беспомощное и жалкое, и все это у нас. в MKL

— Спокойно, товарищи! — зычно крикнул Владимир Михайлович, покрывая шум.— Спокойно! Сейчас мы все выясним.

Толпа на миг стихла, ослабила давку, створы на-

конец разошлись, груда передних сразу вывалилась в проем.

«Двадцать цять, двадцать несть, двадцать семь...» — слынался Ане счет, или это стучало, гулко тикало в се

ушах сердце?

Загорский сбежал со сцены, раздвитая руками модей, будго плава водоворогу наперекор, н — и заменному пинению: он адесь главный, ему надо обезопасить людей в его родных степах, где ему с утра до ночи прикодалось услокациять и призамать, норицать и хвалить, внушать и растить веру, а сейчае вот заминия, недогазд, промах, индю схватить и выбросить. Ана бросилась к нему, тоже крича, визнась, перем семи, бажнее к нему — вместе выстуцить на горло инпению, увидела его лицо, бледное, решительное.

«Тридцать восемь, тридцать девять, сорок...»

Вот он, совсем рядом его глаза, он нагнулся — и тут как будто Земля вздохнула, легко колыхнув пол и стевы.

Вадыбало кровлю, спесло потолок, задияя степа здавия рухнула на ограду и в сад, осколии кирпича, мебели, клочью одежды, ножик ступьев — россыпью в Червышевский переулок. В ближимх домах повылетали стекла, повальялись трубы.

Сразу после гросота, гула, треска, в стращной краткой тишине под шорох осыпи раздался крик новорожденного. Послышались стоим и вомы и тут же первые голоса комарды. Со стороны Моссовета гулкий топот множества ног — весь пленум бежал на помощь.

Гудки машин, вой сирен, звон пожарных повозок.

Первым рейсом карета скорой помощи вместе с ранеными увезла молодую мать с младендем. Кем он будет, рожденный взрывом?

Усатый командир, весь в серой пыли, без фуражки,

в струцьях серой крови по лицу, остался вызволять раненых.

Контуженный, оглохший Ярославский пержался рукой ва голову и пытался растаскать обломки. Ранены Мясников, Ольминский, Пельше, редактор «Известий» Стеклов, у многих переломы рук, ног, почти у всех коптузия, ушибы, ссадины.

Мелькали пожарники, врачи, чекисты, Лымная пыль руин клубилась в свете автомобильных фар, факелов и

лучин.

Извлекали из-под обломков тела, щупали пульс, отирали лица от пыли и крови платком, рукавом, шинелью, смогреди, кто это. Обезображенных не могли узнать, искали манлаты.

Выташили Сафонова, члена Реввоенсовета Второй армии, старого большевика, каторжника, оп болрился, еще мог говорить, улыбался оскалом, но уже видно было ему не выжить, перебит позвоночник.

Убит Титов-Кудрявцев, комиссар полка Первой Мос-

ковской рабочей дивизии.

Убит Кропотов, депутат Моссовета, преподаватель партийной школы.

Убита Мария Волкова, работница Трехгорки, член губкома РКП(б), слушательница Коммунистического университета.

Убита Анфиса Николаева, портниха, секретарь парткома Железнодорожного района. Убита Игнатова, активистка из Уваровского трамвай-

ного парка.

Убиты большевики Разоренов-Никитин, Тапкус, Колбин.

Убит Кваш, секретарь Московского Бюро субботников.

Убита Аня Халлина.

Растерзанное тело Загорского нашли под утро.

## ГЛАВА ВОСЕМНАПЦАТАЯ

Измотанный и счастивный Дение Шаньени приехал и москву двадцать восьмого сентября, в воскресенье, добрался-таки за месяц. Былов из ватопа на дощатый перрон и плед, с удабоб, задрав голову к небу, не замечая толькотин вокруг,— и охота же дуркама ехать куда-то, знали бы, каково в поездах в на ставщиях. Он еще может гордаться тем, что жив и как будто цел, и даже не с пустыми руками. В тощей торбе остался большой сухарь, горсть сущеных грибов и вяленая медежатива в сертке, целяхонькая, гостинец из Рождественского для дяди Вологи

Выйдя на Каланчевскую площадь, он остановился, попобовался воквалами, там флаг у входа и там флаг, понаблюдал за людьми некоторое времи — спешат, торонятся, а вот ему теперь можно и не спешит. Поправляеммоскоеские лица, открытые, не элме, не похожие па сыферские; там вагдял оттуждающий, превыкия на зверя через прицей смотреть, здесь же как будго зовут тебя ватлядом, стращивают, как живены, селовек, подбадрывают вроде. Совеем другие глаза, словно люди здесь какой-то вной породы.

Однако полюбовался и хватит, пора и про дело вспомить. День сумрачный, пебо тликелое, вог-вот польет дождь, осений и долгий. Денис остановил бледного мунтчиту в котелке, вежляво спросил, как ему добраться до гостиницы. Дреаден».

 Поезжайте на Скобелевскую площадь, там Моссовет увидите, а напротив «Дрезден», — пояснил тот и пошел своей дорогой дальше.

Легко сказать «поезжай», у него что, лошаль своя?

— А если пешком? — крикнул ему вслед Денис. — Далеко?

- Верст пять, не меньше.

Лишь бы не больше, а пять верст пустяк, Одпако же по тайге, наверное, илти легче, чем по такому городу, проблукаещь до ночи, а там и «Дрезден» закроется, Лучше доехать, но па чем? Там вон стоят извозчики, за спасибо не повезут. Последние рубли выпросила у Деписа приличная женщива с детьми на вокзале в Новониколаевске.

У вокзала напротив он увидел грузовик и возле него толпу мужиков, одетых по-разному, кто во что, но у всех одинаковые повязки на рукавах - красное с черным. Пенис погадался - знак траура. Флаги на воквалах тоже такие -- красное с черным. Он не сразу обратил на это внимание. Кто-то помер известный и важный.

Мимо Лениса быстро прошел милипионер, по делу. видать, и тоже с повязкой. Уж он-то знает, кто помер, но останавливать его Денис не стал, человек казенный, расспрос начнет, кто да откуда, да зачем приехал, а объяснять долго. Да и отец советовал таких не запевать.

Он увидел культурную женщину в длинной юбке, в черном берете, тоже, видать, траур, и обратился к ней:

 Извините, мадам, вы не знаете, кто это помер? — И показал почему-то на грузовик.

 А никто не помер. — ответила женщина и тоже посмотрела на грузовик.— Их поубивали.

- Кого это их?

 Большевиков. И посмотреда на Дениса, как оп раскрыл рот. Берет на ней косо, на одну бровь.

«Большевиков...- у Дениса заныло в животе. - Всех,

что пи?» -Денис побежал к грузовику, Там, где едут полста му-

жиков, и ему можно, не напорвется машина. Подбежал, успел, только половина их залезла в кузов, без драки лезуг, чинно, сначала на колесо одной ногой, потом другую через борт — и там.

Денис умерил прыть, к машине подошел шагом, спро-

сил зычно:

— Эй. мужики, чья власть в гороле?

Никто ему не ответил, может, не все расслышаля, машина фыркала, постреливала синим газом, один только, тот, что стоял на колесе и задрал ногу в кузов, обернулся и сказая кому-то мимо Пениса:

Еремин! Проверь-ка его.

Молодой, не старше Дениса, чумазый, с белесыми бровями, видать Еремин, вырос перед Денисом.

Кто таков? — спросил невежливо и с напором.
 «Ишь, как обращается, слабака нашел!» — возмутился

Денис и крикпул снова на грузовик, минуя чумазого:

— Чья власть, спращиваю, вам что, глотки позаты-

 Чья власть, спрашиваю, вам что, глотки позатыкало?!

С кузова обернулся один, другой, глаза непопитно заме, враждебиме, их заслонил Еремин, процедил сквозь зубы, вроде даже с одышкой от злости: — А н-ну, документы!

Денис поиял по его голосу: дело швах. Сколько раз он зорогу същите: Москву взяли, Деникии в Кремле, и пи разу— что Москва стала обратно пашей. А теперь още и большевиков поубивали. И флаги, может, не траур, а чье-то новое завыя.

Не сводя глаз с чумавого — у того поздри ходуном, — Денис сделал шаг назад, скакнул в сторопу и побежал.

Побежал и убежал бы, за долгую дорогу он научился держать уло востро, убежал бы, да «бы» помешало— покатился по булыжнику от подножик, усиев прижать к себе заветную торбу. Вскочил на поги — мосластый кулак Еремина держал его за полу.

Еще раз прыгнешь — разговор короткий. — Еремин

дернул плечом, отведя локоть, пиджак его отошел и Де-

 Пусти, не побету, — насупясь, сказая Денис и петоропливо полез за пазуху, раздумывая, как быть, какая все-таки власть в Москве, от этого зависит миогое, жизнь его между прочим, — от того, какую бумагу предъзвити.

 — Бомбу бросвяв, так думаешь, уже в власть сменилась, контра! — процедия Еремин, нетернеливо следя за его руками, чтобы побыстрей убепиться да к стенке.

Денис прерывнето вздохнул — если «контра», значит, власть не белая. Сняя шапку, отогнул подкладку, вытащил тонкий пакетик, будто с порошком от кашля, осторожно развернул.

- Извини, товарищ, я из Спбири, ничего не знаю,-

пояснил Денис виновато.

Еремин дерпул бумажку у него из рук, читал долго, котя там всего две строчки, подпись и ничего больше, бросил Дениса как безвредного и пошел к машине, крича на колу:

- Адам Петрович! Такое дело!..

От кабины оторвался, судя по кожапке, главный, повернул очки.

— В чем дело, Еремин?

- Нисьмо товарища Загорского. Просит помочь.— Бремин потянулся вверх, подал тому бумажку. Денкс последил вяглядом, как Адам Петрович бережно привля его бумажку, и увядел вдруг, как все из кузова повернула лица к Денису, смотрят на него молча, суровые, одинаково темные, как сухие грябы, только глаза с блеском. И Денис, не повимая, что с изм такое, медленно, как по скользкому лалу, пощел к машине.
- Вы его знали? спросил Адам Петрович не громко, не строго.

«Знали... в прошедшем времени».

Он у нас в ссылке был, в Енисейской губернии.
 А что?

Опять па его вопрос пикто не ответил.

— Он меня сюда вызвал, и вообще он...

 Просит помочь — поможем! — отчеркнуто произпес Адам Петрович. — Полезай сюда, товарищ.

Дюжива рук протянулась к Денксу сверху, он видит черные пальцы, кисти, чуть выше белая кожа в крутых венах лезет из общлатов. Он ухватился, не глядя, его подвяли, как пушинку, дали дорогу к кабине, оп стал радом с Адамом Петровачем.

— Вот так, товарищ,— сказал тот твердо, без всякой скорбп.— Поздпо ты приехал, но... отомстим! — Хлоппул

дважды по крыше кабины.- Поехали!

И сразу ветер в лицо, Дение подался вперед над кабивой, чтобы никто не внадел, как нобежали по щекам саввы,— ни от чего, просто от жизани, от долгой дороги, чуть не попал вот сейчас под пудко, некуда сму теперь пойти, никто его Здесь не ждет, и вяленую медвежативу съедит доугие.

Ветер выжал слезу, ветер высущил.

От быстрой езды и ветра рабочим захотелось петь. Адам Петрович не советовал, но быстро сдался.

Давайте «Интернационал».

Спели, и хорошо, дружно спели. Все опи знали слова, будто специально готовились, разучивали; годами готовились, годами разучивали, поивл. Денис, и теперь эти слова у них на все случаи жизни— и на работу, и на похоронии: это есть паш последний и решительный бож

Спели, молчать дальше не могли, коротко посовеща-

лись — какую еще?

— «В борьбе за народное дело ты голову честно сложил»,— подсказал Адам Петрович.— Только ме-едленно.— И поднял руку, начал плавно поводить ею из стороны в сторону. Вуководить  4Служил ты педолго, но честно на благо родимой вемли, и мы, твои братья по делу, к тебе на могилу принции...»

Денис не мог подневать, комок стоял в горде.

Трумовик остановился на площади, возде большого запил с колопнами и с четверкой копей на самом верху, Быстро пососнаживали через борт. Народу полко, внамена, флаги, в глазах рябит. Дение поискал Еремина, подошел к нему, попроски по-детски:

Можно, я с тобой?

Давай держись рядом. В Москве у тебя больше пикого?

- Никого... А как это вышло, кто позволил?

 Чека расследует. Остатки белой сволочи мстят за «Нацивиальный центр». Бросили бомбу во время собрания. Двейадцать товарищей убито, пятъдесят пять в больнице. Загорский успеа схватить бомбу, хотел выбросить. А тут и шарахнуло.

«Иа. это он. Бедовый», узнал бы отеп.

А где было собрание, в гостинице «Презден»?

Нет. в Леонтьевском переудке.

...Он как будто заранее знал— не догнать ему дядю Володю. Не суждено. Все время он уходил от Дениса и уходил, но не бросал совсем, а звал из невеномой пали.

Москва, заграшнчная гостиница «Дрезден» стали для Дешка изръеводной ввездой. Три года назад, в шестпадцатом, он получил на «Дрездена» письмо от Сурикова. Василий Иванович звал Деняса учиться, обещал потом послать его в Игалию. Поланкомлятьсь они в Красинорске, гле Денис учился в гимивания, хвалил Суриков его работы, совеговал не сидеть на месте, поехать ва мир посмотреть, чтобы потом в родные края верпуться, лучше Сибири вет на земле места. Но прежде чем поймень это, падо весь мир объехать. «Красота, как и отчий край, познаетсля в сравнения». Ехать — не ехать? «Смотри сам, ты вэрослый, — не очень окотно провожал Дениса отец. — А то езжай, может, встретишь Ведового».

мет, истротивы веровогом.

Нля война, там, в России, в Москве тяжело, здесь, в Сибири, полегче. Прособирался Денис, а тут принла весть: умер великий художник земли русской в Москве, в гостинице «Дрезден».

А зимой восемпадцатого пришло письмо от дяди Володи — и опять же из той гостиницы.

Все детство, отрочество и, считай, вся жизив Дениса прошла под этим внаком — ожидания вестечких от Бедо вого. Он стел будго членом их семьы, старишм братом Денису, старишм сыном для Якова Лукича. Старии вспоминал его часто и Денису не девал забыть.

Миого ил помышт каждый на слоего дегства, многою им песег дальше ва своих ияти лет от роду? Делясу казалось, ов помышт все и расги начал из той плиллетней жизны, когда вместе с утратой друга оп стал наследника его красок и радоети риссованя, творчества, моторое заполнило все его даже и горка потом. Он рисовал, лепия, выстрам, пределения предага докруге как мастера ставить резиме надличити на покар, нетух на вкрати, у врагу-солине на ворога. Из пия он в два счета мастерия креслице. Ток-ток топориком, вкигь кики имало. Убетая молиней беревка препращалась в дену, засохими дуплистый тополь — в старика-лесовика. Другие удварялитсь: как легко у него выходит, как он выдит, как чует, куда руку направить, колдун небеск; а он завершня тобе извиню, движнение, форму и ждет, чтобы ты лишь завершня то, что начато. Жалел, что не догатуться до облака, — какие там сказочные фитуры! Чуть подправить бы— и пусть себе шланут дальше нада миром.

Денис мнегое умел, даже стихи сочинял и самолет еделал из легкой дранки и папиросной бумаги, с пропелмером на ревяне, а пускал его легать вдоль улицы. Девпса хвалыпи, а Лукич крутил ус и притворио хмуривлел; «Умные люди мне давно сказали: Девис у тебя способный». Похвала, почет преобразили Девиса, он стал смелым, самолюбивым, знающим себе цену, по в всстда пеудоллетворенным, хотелось ему певедомых каких-то гигатиских творений, от которых вся живань сразу бы стала краше, непохожей на прежимою, и люди стали бы другими, пели свои переимали бы.

«Бедовый предсказывал», — любил повторять Лукич Что именно в когда предсказывале му Ведовый, Лукич точно сказать не мог, но что бы ни случилось в Россыя или здесь, в Сибири, упал, к примеру, в лкутскую тайгу камень с неба, все « Чеповый предсказывал».

Сначала пришла от него весточка из Берлина (эвон куда занесло!) - жив-здоров, того, дескать, и вам желаю, В конце пятого года уже из Москвы - жив-здоров. И тут же другим путем весть: в Москве революция, «А что Бедовый предсказывал? Года через два, говорил, через три, Так и есты!» Заставили царя особый манифест выпустить, а в нем народу всякие послабления, какие, сказать трудно, Сибирь на краю света, по Сибири пока амнистия арестантам - значит, вещай мужик замки на сусеки да спать ложись с топором. Задавили революцию и цареву манифесту ходу не дали, Бедовый опять пропал, и только в десятом году пришла от него весть из Англии, из города Манчестер. Депис уже учился, нашел на карте и Англию, и Манчестер, показывал отцу. Потом уж из Германии пришло письмо, из Лейпцига, летом, перед самой войной, когда у Марфуты мужа в солдаты взяли. Война началась, замодчал Бедовый надолго. Отец гадал: за кого ен воюет? За царя не пойдет, за германца тоже не с руки, так за кого еще? Ответ пришел весной семнадцатого — в Петербурге царя скинули, Только теперь признался отеп Ленису, да и перед селом не стал таить, чтоэто он спас своего ссыльнопоселенца четырналцать дет назап. А село и без его признания павно знало, шила в мешке не утаншь.

Много воды угекло, а помнилось все, как недавнее. Левис учился, рисовал, пилил, строгал, большие леньги

загребал и все рвался в даль пеоглядпую.

Жила Сибирь своей самостоятельной жизнью, громы лила Слоирь своей самостоятельной жившью, громы из Россий доходили притихшвии, и неизвество, какой стала бы тут живавь дальше, если бы не появился, как его тут ирозвали, Толчак. Старался-старался верховный правијель, да, видио, перестарался — отверцуа Саборь от себя, повернул Сибирь к Советам.

Летом прошлого года объявился Бедовый: жив-здоров. работаю в Москве, как вы там, все ли живь? «Только я теперь на другой фамилии — Загорский, а имя и отчество прежние, Владимир Михайлович». Сочиняли ему ответ предлаго, Балдавар знадаварата». Со-парама выу оправод представать, перед самым повым годом долждался Денис конверта, а в нем бумага со штампом: «Московский Комитет РКП (большевиков)» и две строчки: «Товарищ! Помоги т. Денису Шапьтину добраться до Москвы. Секретарь МК Загорский».

Отец уже не вставал, но бумагу прочитал сам, гладил ее шершавой ладонью, говорил убежденно: «Секретарь губернатора выше. Молодец Бедовый». Не опоздало его письмо, отец умер спокойным за судьбу Дениса. А теперь вот как она, судьба, повернулась...

Выдезли из грузовика, слидись с толной. Вся площадь заполнена. Из здавия на углу — Дома союзов, как объяс-ния Еремин,— из Колонной запы допосился мощный хор: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Потом по толне толи жертвом таля в оброе роковом: потом по толие прошло дважение, все повернулись в сторону Дома соповов, недолгая постояла тишина и зазвенел, загремел, забухал медлеными ударами духовой оркестр. Из Колонной залы сталя выносить цинковые гробы и ставить их на белые траурные колесницы. Первый - с остапками Загорского. Денис увидел его портрет и узнал его, всномнил, поверил, что и тогда, в девятьсот третьем, дядя Воподя был именно вот таким, красивым и строгим, с прямым витлядом.

Среди двойной шпалеры войск вереница светных гро-

бов на белых колесницах двянулась на Красную площарь, фенкс запоминал все. Венки и венки с разверпутыми, как знамя, зентами, и на инх четко: «Убийство вождей пролегариата не остановит революционной борьбы рабочето класса. Вы убиты — мы изивы!)

«Слава мученикам за коммунизм!»

«Вас убили из-за угла, мы победим открыто!»

«Вызов принимаем. Да здравствует беспощадный красный террор!»

И еще венок: «Бурлацкая душа скорбит о вашей смерти, бурлацкие сердца убяйцам не простят!» — это волгари илут, его земляки...

Дение смотрел и твердил себе: я помию, запомию и шкогда не зебуду. Мномество подей, масса. Дение плет с инмя за грозной деятой: «Мы — жквый Вызов принимаем!» Рабочий, краспозрамеен, комиссар, матрос. Старики, жевщивы, дети. Печать печали. И пужда в надежде. Провожая в моталу, они оставотся жить. В крепкой связи с теми, кто мертв. И с теми, кто еще во роздалел.

Оп смотрел на людей волне домов, смотрел на дома, на небо. Видел Москву в цвете. Голубое небо, желтые дома, серые шипели и шлемы с красной звездой. Процессия шла, топпа смотрела, и в глазах застывал мерцающий метал гробов.

Вагляд Дениса привлениа странияя пара — мужчива лет сорока, широкий, приземистый, в теплом английском френче с карманами, и рядом с ням стройная женщина писаной красоты, вся в черном, молодая. Они стояли в толне со всеми и — особилком. Внешне совсем разные и — пара. У пего крупное ящо, голова без шеш, отрешенно спокойный, тижелый взгляд вз-под пабряжних век, со-вершенно лысый, брягый, с пафрацио-желтей головой. Над левым вяском его шрам с каймой от недавней раны, и весь он треожие-властвый, а она покорива, покоровнала, и этим подтверждает его силу и завершает их обособленность — нас двес, мы пара, и внече больше не падо человеку и человечеству для продолжевия живли. Смотрят на все спокойно и отчужденно, будго из другого мара

«И племя их будет такое же, — подумал Денис, — всему постороннее, себе па уме. И с пими тоже придется жить».

И еще один впивод привлек виниапие Дениса, выдепиясля на едином фоне и остався в памяти. Уже перед поворотом на Красную площадь в толие сбоку появился молодой монах с худым бескровным лицом, в черном подроснике, ва-под которото виднелись обытые воских старой обуви. Он хотел пройти черев шеренту красноврыейцев, присосединиться к процессии, по его не пустики. Он песымиться к процессии, по его не пустики. Он песымить чего-то требовая, стоя неподывжию, как истукан, перед горятим красноварыейцем. Подощея командяр разобраться. Мопах что-то объясния ему, живыми у него были только тубы, а поза остававлась смиренной, руки у полса, не позволям себе ни одного жеста. Кучка людей воде него заволновавлась, сообенно менишны:

- Он греха не позволит.
- Не в кабак же дьячок просится.
- Из Сергиевой лавры шел, семьдесят верст.

И комвидир разрешил. Широко шагая, раздергвава, погами подрясник, молодой монах занял место в хвосте передней колонны. На него как будто пнято не смотрел, но хвост подобрался, а задиля колонна тут же чуть поотстала, и он занял эту брешь в ридах, пошел медленно, воздев к небу бледное лицо, не замечая, что нарушает ещиство проягарской скобой. Смотреля на него по-разному: молодые — усмешливо, постарше — снисходительно, старики — признательно.

Чем-то они ему дороги, те, что в светлых гробах. Эхо взрыва докатилось до лавры, и он пришел хоронить. Шел упрямо, твердо пес свой последний долг осколок старого мира.

 Свобода совести, так для всех,— сказал кто-то грамотный.— Завтра он снимет рясу и вольется в наши ряды.

яды. Ветер, согнутая вперед фигура в черном до пят...

И гробы плывут, как светлые корабли. Красная площадь полна. Московский рабочий люд,

войска гаринзона, всадники, лошадиные морды в строю. 
Знамена, плафоны, траурные полотнища. С трепетом 
смотрел Денис на башин Кремли, на золотые купола соборов.

У Кремлевской стены — черный зев братской могилы,

У Кремлевской стены — черный зев братской могилы, белые колесницы в ряд, желтая трибуна из свежих досок и на ней человек с забинтованной головой.

 Рабочие Москвы над телами предательски убитых теларишей заявляют...

— Тоже был там. в Леонтьевском.— вполголоса по-

ясния Еремин.— Нашу резолюцию читает, слушай.
— ...тот, кто в этот момент не встанет активно в паніи ряды на защиту рабоче-крестьянского дела, тот враг ра-

бочего дела, изменник и помощник царским генералам. Вечная память погибини товарищам! Да здравствует борьба за укрепление своей власти!..

На трибуне представитель из Петрограда. За ним представитель из Моссовета.

 — А мне можно в вашу дружину? — спросил Девис Еремина.

Тот не ответил, только повторил свое «слушай».

 Возьми и сохрани на память. — Еремин потянул из кармана сложенную трубкой газету, подал Денису.

Ленис развернул — «Правла» от 28 сентября 1919 года. «Прощайте, наши милые товарищи, наши верные борцы, наши смелые братья!

Живые! С несней проводим мы ушедших, с песней о

мшении, о борьбе, о нобеде».

- В дружину принимают только рабочих, - сказал Еремин.— По особой рекомендации можно совслужащих. А ты иди в МК, у тебя свое дело. И запомни: бумагу сго храни, она тебе всю жизнь помогать будет. Если, копеч-но, сам будень шурупить.— Он посмотрел на Деписа— поймет ли? Пояснил:— Если голову будешь на плечах иметь.

Будет иметь, он уже имеет голову на плечах. Он бы пе добрался до Москвы без этих вот кратких слов: «Това-риці! Помоги т. Денису Шаньгину...» Он знал, кому и гдо эти слова предъявлять. И впредь будет знать. Это и есть то слово, которое обещал ему прислать дядя Володя в Рождественском в далеком-далеком детстве.

— Слушай, Калинин говорит, подтолкнул Деписа

Еремин.

 Мы каждый день делаем новые и новые холмы,— говорил человек в очках, с бородкой клином, похожий па сибирского мужика,— каждый день несем все новые и повые жертвы, по в момент, когда пролегарнат увидел контуры социалистического царства, никакие враги не способны удержать его порыв к борьбе за этот идеал... Каждый павший поднимет десятки возых...

А чья это могила рядом? — спросил Денис.
 — Сверддова.

 Свердлова.
 Ухнул барабан, зазвенели литавры, медленным траурным громом заполнилась Красная плошаль.

пым гробия опустрансь в ряд у могилы.

««Гуси-деберд легели, в чисто поле залетели, па по-лянку сели...» Он оставил мне призыв п пример, то самое, чем жил сам и за что погиб. Ему было трудно, и мне будет

трудно, но только так, в борьбе, можно избежать смерти бесследной и безымянной...»

Вечером того же дня МК направил Дениса Шаньгина на работу к Михаилу Черемных в «Окна РОСТА».

# ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В солнечный зимний полдень конца ниваря двадцатого года Дан шел на Лубянку. Никто его не гвая луда, по причуждал, никто и не остапавливал. Не было такого чоловека в его окружения, пев было у него сейчас вообще никакого окружения, шел сам. По своей доброй воле. Смерть ему не падо выпрашивать, выбор делали давло и давло уже оброс делом. Теперь уже не собака машет хиостом, а хвост машет собакой. Одло е его власти: зауко волю убявать он дополнит, наконец, доброй — самому умереть. С честью.

Москва лежвала в снегу. Уже по одному тому, что на тверской убирели сутробы, конее свете снова отодвигалса. Катили извозчики, их стало больше, пошади резвее молотали коноличами мостомую. В витривах красовались себита РОСТА», Москва оживала, даже вороны каркали раскатистес, и трамвай чистерках уже шег с пассажирами через город. На Лубапис густо от шинелей с леями, красноармейцы уже не кто в чем, а есе в форме. Утпали на юг Депикила, на запад Юденича, а Колчака отправили и того падъще — на тот свете.

Казалось бы, теперь можно жить, но Дан идет умидольно в свои ему не нумкы — прошлю: Только окончательное поражение есть наиболее общая правда жизни. Другим этого не понять пока. «Непонятия паши речи, мы на смерть осуждены, слишком ранние предтечи слишком медленной весны». Поймут потом и оформит в теорим в течение, создарут шкому в Берлине, Жепеве, Париже, Дан шел не пустым, с браунингом в одном кармапе, с патропами и гранатой в другом, нес Даеркинскому весь свой арсенал и свою голову на плазу как идеологическую придачу. В сорок лет революционер кончается, прав Бакунин. И Нелябов прав, и Халтурин, Софъл Перовская и Бренико-Брешковская, все оня правы, напи мялейшие зачинатели, прекрасподушные словомесы, горе-провидцы, никто из них не предвидел главного: большевиков.

Дан шел к ими в вадежный конеп, перестав искать в истории свое преднавлачение. Он не боллся смерти, наоборот, жаждал ее, оп боллся жизни, ее дней, месяпев, лет, в которых уже не появится смылса, не представится больше возможности исчернать себя полностью,— не ладут.

А пока этот смысл есть, только надо за ним успеть, пока дни его сезпцены делом, прямо относящимся к революции. И если говорить о датах, раздувать которые у них входит в традицию, то, пожалуйста, вот вам даты, они еще не забыты: 6 якмя восемивдцатого года и 25 сентября девятлациатого.

Й если шестого июля они успели, закватив телеграф, отдать только несколько распоряжений, то после дваддать дватого сентября они достаточно ясно изложили свою пепримиримость. В расклеенном по Москве «Извещении» товорялось: евечером 25 сентября на собрания большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бунтующим народом. Власитетели большевиков все в один голос высказались па заседании о прилатии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими, крестьянами, красноармейцами, апархистами и левыми эсерами вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами...

Наша задача— стереть с лица земли строй комиссародержавия и чрезвычайной охраны и установить Всероссийскую вольную федерацию союзов трудящихся и углетеппых масс. Смерть за смерть! Первый акт совершен, за ним последуют сотии других актов».

Типография на даче в Красково стучала по бумаге дивом и ночью. Кроме «Извещения» выпустият листи «Иравда о махновщине», «Где выход?», «Медлить непьзя», пздали «Декларацию» и несколью померов газеты «Апаржия». Тема одна: долой «Для зкономих революционной эпергия с комиссарами-генералами отныне начием разговаривать на языке пинамита».

Не скупились на обещания: «За актом на Леоптьевском переулке последуют другие акты, они неизбежны. Политическая, коммунистическая саранча разлетится от

варывов».

еВ России на развалинах белогвардейской и красногвардейской припудительных армий образуются возыме анархистские партизанские отряды. На севере, на воговостоке опи образовались, и всюду веет идея безыластного общества».

Все эти посуды появились не сразу, и потому чекисты в первые дии поили по ложному следу, полагая, что парыв — дел орук белогавраейцев, их месть за «Национальный центр». Догадка лежкала на поверхности — во вторинк был опубликован синсок расстрединных белык, а в четверг за них отомстили трупами красимх. Но уме через неделю чекисты вышли па верный след, В купе поезда из Москы в Бринск защел разговор о педавием и когда это кончится. «Темнога», — подумала одна из пассажирок и решила просветить попутчиков, сказав, что бомбу бросили народные заступниям. Однако темногу по развелал, черы так и осталась чернью, в Брилске просветичельницу отвели к комеданту, а там дорокным ЧК: кто такая? Оказалось, Софья Кашлуи, легальная аввриястка. При пей пашли писько «Дорас Факторомча», по кничке Бароп, галваря конфедерации украинских апаридстов (того самого, который летом девятиациатого после разрыва Махно с большениками писал в одесском «Нас бато»; «Товарищ Махно ушел. Большевник тормествуют. Революция умирает». Одесса-мама уже тогда вскармлывала свой стиль. А большевикам было пе до торжества открыв фроит, Махно пропустил кавалерию Шкуро в тыл квасных).

В письме, которое напили у Каплун, Барон сообщал сподвижникам взрыве: «Погибло больше десятка, дамо, кажется, подпольных апархистов. У них миллионныю суммы, и правит всем человек, возомнивший себя новым Наполеонома.

Барона арестовали и, хотя он к бомбе отношения не имел, раскрутка началась. За квартирой на Арбате устамеся, респрукта началась. Оз ввартиров на Ароате уста-новили слежку. Один из чекистов, рискум жизнью, сут-ки просидел за вещалкой в прихожей и установил, что именно здесь, на Арбате, в доме 30, в квартире Восходова, собирается штаб анархистов подполья. Устроили возле дома засаду. Под утро появился мужчина средних лет, с висячими гуцульскими усами, с бородкой. «Руки вверх!» Он начал отстреливаться, ранил комиссара Московской ЧК, в перестрелке был убит — Казимир Ковалевич. Фигура известная, но лучше живой осел, чем дохлый лев. Ниточка оборвалась, и не сразу установили, что штаб перебрался в Глинищевский переулок, в самый центр, на квартиру Маруси Никифоровой, анархистки, арестованной в прошлом году по делу ограбления Центротекстили. В квартире никто не жил, пверь была заперта. Установили слежку из окон пома напротив, условились о сигналах, следили днем и ночью, дождались: высокий мужчина в бекеще зашел в квартиру, побыл там недолго, вышел и направился в сторону Большой Дмитровки. Взяли его осмотрительно, за углом и тихо. При нем два револьвера, две гранаты, четыре обоймы, а главное — ключ от

наартиры в Гланвицевском. Теперь уже засада в самой кваризре. Стемнено. Ждут. Спарумк кто-то вставляет ключ, шенкает замок. Прицедъца берут на пороге, кто такой? — Цпиципер, старый знакомый. Спять револьверы, гранты, обобим, стандартный фарш. За ими пожаловат Гречаников, тоже небезываестный, а потом повалили по двос, ю трое и набралось к полувоня тринадцать гавриков, чертова дюжина. Ждать, не ждать? Решили подождать, авось к утру четыривациатый подойет двя ровного счета.

Соболев пришел последням, но в квартиру сразу не полез. Галиул на окле и не увидел условного знака — тарелки с хлебом. Отдайте должное битым и закланымы — не горшок с геранью и не занавеска, не форточка, а имено тареака с хлебом, а за ней тонкий расчет: в заседе не кормат. Посидат-посидат ченкеты, амурии у них в животе и потянутся они к этой тарелке. Так и сослужит хлеб наш насущный двойкую службу: одних от голода спасет,

других от смерти.

Расчет оправдался, хотя хлеб ушел не в то брюхо, по то уже детали. Арестованный Цинципер прикипулся сыротой казавской: с утра голодный, во рту врошки не было, позвольте, граждане ченксты, пожевать кусочек. За инм заканючили другие о гуманизме большевиков и о правах политавкиюченных. Чекисты роздали хлеб с тарелик, и полоконник оказался пуст.

Если бы Соболев, увидев, что знака пет, не спеша прошел мимо, пожалуй, ссобых подозрений и не возникло. Но он не прошел мимо, он тут же повернул обратно и бросился бежать. Трое чекистов выскочили следом.

Соболев бежал в сторону Тверской и отстрелявался с обеих рук. Убил одного чемиста, убил эторого. Перебегая Тверскую, ренил третьего и вырятуя в Гнеадинковский переулок. Он уложил своих преследователей и уже был вне отвености, но тут на переулка выбежал на выстрелы милипионе. В полыжах Соболев вабыл, что в Гисядниковском — уголовный ровыси, бежал бы уж лучше дальше, в Леонтьевский. Милиционер схватил Соболева-в охапку, по тот вырвался и в упор пристрелки милиционера. Пако-пец подоснел на самокате сам начальник уголовпого ро-амска Трепалов. Соболев бросия бомбу — не вазоравлась (эх. Вася Азов!), и тогда Трепалов разрядил в Соболева обыму. При трупе пашли три ревользера, обеймы, гра-паты и запискую княжку с адресами, мершрутмими, теле-

фонмы, с записмым дому сколько выдамо денег (среди ваписей была и такая: «Дану 10 тыс. 25 сент.»). Обыскаль квартару в Глиницевском, напын бомбы, револьеры, инструмент для валома сейфов, фальшивые бланки, паспорта и печати, приходно-расходным книги

(анархия — мать порядка).

Саваркия — мать порядка).

Попил по агресам, на конспиративной квартире по Рузанскому шосее взяли еще семерях. В ночь на 5 поября, перед праединком, добранись до дачи в Прасково, В сумерках трядцать чекнегов подъежан на санитарной машине и скрынись в лесу, который водступал и самой даче. Жданя до четырех угра, потом бесшумно двамулись к дому, окружая его, намереваясь застать врасилох. На дода в прабнавлись, как анархисты открыш нальбу. Завазалась перестренка. На предложение сдаться отвечаль транатами. Ковыдо чекиетов скималось, и тогда, уже на рассвете раздался мощный верыв, дата въпетеля, как игранатами. Ковыдо чекиетов скималось, и тогда, уже на рассвете раздался мощный верыв, дата въпетеля, как игранатами. В приня дата въпетеля, как игранатами. В приня дата въпетеля, как игранатами. В приня дата в праем за прави за прави за пред на приня дата в прави за прави за прави за прави за приня дата в прави за прави за прави за прави за прави за праем за приня дата в приня дата в приня дата в приня дата в праем за приня дата в прави за праем за пели

еми. Еще один склад динамита нашли в лесу возле станции Одинцово. Московские чекисты выезжали в Подольск, в Брянск, в Тулу и везде — оружие, гранаты, бомбы.

В одной только Самаре изъяли четыре пулемета, восемпадцать лент к нему и десять ящиков гранат.

А Дан исчез, его не могли найти ни свои ни чужие. В день, когда хоронили Загорского, он похоронил Берту. Придя домой после взрыва, он увидел ее мертвой. Играя браунингом, она как будто примеривалась, в какое место в конце концов выстредить, пока не нашла точку пол левой грудью.

Сидел над ней и говорил вслух, спращивая ее: за что погибла? И отвечал сам: за своболу. Своболу пола, свободу тела, свободу чувств. Пала от скверны. Оскверненная свободой. Красногубый гимназист, похотливый козел, интировал тогда правлу: отсутствие стыла велет к гибели

Не выдержала разлада между мечтой и фактом, захлебнулась реальностью. «Эротическое отношение к действительности само по себе изменяет бытие». И еще как маменяет — жизнь на смерть.

А если бы выдержала, не захлебичлась?

Тогда бы он сам ее пристрелил, теперь уже ясно, прогнать ее от себя не смог бы, она бы его мучила.

Он просидел над Бертой всю ночь, утром зашел к хозяйке. «Она умерла», — и зарыдал. Давно пе плакал, лет тридцать из прожитых сорока. Наплевать ему было на слова хозяйки: сам убил, повел, не уберег - випиться ему не перед кем. Соседи помогли найти гроб, прошел еще день, как сон в яви. Берту омыли, уложили, оплакали коротко и даже попа нашли. Лан сидел сонно и только совал хозяйке деньги из пачки Соболева. В воскресенье отвез гроб на извозчике на Ваганьковское кладбище, где когда-то отстреливался от семеновцев. Вместе с товаривзем Денисом...

В Дегтярный он уже не вернулся. Лениво думал, пора бы уже и самому пулю в лоб, но день отодвигался, Дап набирался сыл:

Облетела листва, произли дожди, лег на Москву снег. Переловали, перестреляли его сообщинков, не стали они хором его трагедии, Дан один, свет погас, и пора уходить со сцены.

Была у него нием, я он ею гордился. Не было в ней долитах слов, одня бозвой празвы — долой! Упичомить, праву праву праву праву при они себе строит, наводит порядок, пусть они налаживают, пусть оне наконен, повыт нас, наконен, повыт нас, наконен, повыт нас, наконен, повыт нас, наконен, нако

тели, пусть несут ответственность перед историей.

Кто это такие — они? Власть. Государство. Все, кто причастен к насслию. Начинам от родителей в семье и начальства в гимнавам. И дальше, выше — царь со присными, департаменты, большевики, Дении и сам гослодь бог иже с нами, как вокное сдерживающее вачало. Все они мещали нашей свободе, все они создавали и креплям свом социальные институты для гого только, чтобы держать в узде, не давать развиться человеку дальше, в серксущество.

«Я пе стращусь вас и я протестую — глаголом, пулей, бомбой, для этого я рожден. Так же, как и вы рождены

укрощать, смирять, «держать и не пущать».

Что нас распылило-рассеяло, обратило в прах? Необходимость совидать самим.

Но может ли созидать рожденный для разрушения? Ворясь за крестынскую долю, мы переняли мужицкую психологию. А она у него в двух ипостаехи: бунтовать или холопствовать. Никогда русский мужик не надеялся, не рассчитывам управлять государством, подменить собой, упаси бог, власть царя, ому такое и в башку не приходило, а вот вздернуть боярина на суку, пустть краспогопстуха в поместье он всегда готов, это ему любо-дорого. Лябо бунтовать, резать, вешать, не види света впереди, не думяя о вовом дие, либо холопствовать, холуйствовать не думяя о вовом дие, либо холопствовать, холуйствовать без оглядки на честь и совесть (точно подмечено: не было у нас рыцарского начала).

Двадцать лет борьбы за народ, что в итоге? Что остапется после нас, какую вековечную мечту мы, соцвали-

сты-революционеры, хотели провести в жизнь?

Мечту о свободе, разумеется, о земле п о воле. О свободе разгула, о земле для братских могил, о воле разрушать пальине.

А для большевиков главное в революции — власть.

Для нас — долой, как было, так и осталось до конца дней долой, а у них — даень и да здравствует.

Безумству храбрых мы спели песню.

Партии всеров появилясь раньше беков и меков. Ее по раздврали протнворечия, потому что программа ее достаточно общириа, чтобы вобрать всякое мнеше и всяких людей, гимпазиста и профессора, мужика и рабочем мятежных мар собрат под папш звамена отважных по всей России. Ко времени революции нас было четыреста тикиях, больше, чев в партия большевиков.

Мы штурмовали небо, жаждали истратить на мятежи свою повстанческую энергию, забывая о всяких там объективных делях и смыслах, о законах истории, безрассудно вырыванись за ее прецелы.

Возвели отрипание в абсолют.

И получилось, что и царизм, и большевизм одинакою стали горпилом нашей отвати. Ибо только власть — вслквя-развая, семодержавная, белая, красиая — позволяла нам реализовать себя, проявить нашу смелость и беззаветность.

Ряды большевенов росли, а наше ряды крошились на правых и левых, га максималиетов, на анархистов. Нам нечего было развивать, кроме революционной стихии в себе, а марксизи как раз тем и силен, что побуждает думать, и тем побеждает всякую бездумную револющионность. И чем крепче становилась власть, тем прче вспы-

смерть.

смерть. Сотин вабыты, отощин от дел, тысячи. Тот же Яп Ма-хайский гремел когда-то посышпиее многих, знали его и бузани под его флагом от Иркутска в до Одессы, от Варшавы и до Женевы. Теперь он тихо служит техредом в журпале «Народное «хозийство». Утром на службу — грапки, макет, шрифты, там петит, здесь корпус, вечером домой — в шашки-пешки с соседом. Как будто и пе было в его жизии нивкаких боревий.

в его жизни няваяки боревий.

Декабристы, петрашевцы, нигилисты, чернышевцы, апархисты, пародивия, социалисты всех мастей — хватиг, граждаве, господа, говарищи! Хватит мутить души, дурить головы себе и другим. Отнине и павеки диктатура проистарната. Смирить безумцев и обезволить, затинуть все глиг для входа и выхода дурной силы. Не хочешь мириться — бейси баникой о степу. Или вди служить и нимод неуемпый контроль и надаро, Католи буйну голову перед глаголами «строить» и «илить.

Дан всегда делал то, что хотел делать. И остался тем, кем хотел бить. Оп преодолел судьбу и презврает смерть, кот оставляет его слободным. еВсе свобода будет отда, когда будет все равно, жить вли умереть»,— чушь,

господин Доетоевский, гора родила мышь. Не может быть свободы жить, свобода — только умереть. А жить — это необхолимость.

В комендатуре ВЧК он сказал:

— Лично к Дзержинскому. По делу двадцать нятого сентября.— И, вадя, что молодой чекист папряг лоб, смотрительного сентября.— И, вадя, что молодой чекист папряг лоб, смотрительного сентября.— И за дело, веско напоминя: — Варыв в Леонтьевском переуме

Тот моментально подтянулся, дошло, и Дан, упреждая вопрос, есть ли оружие, сказал холодно-торжественно:

- Примите оружие.- И не спеша, ритуально выло-

жил на тумбочку браунинг, патроны, грапату. Дзержинский узнал его. Из-за стола не встал. Ледяным взглядом следил, как Дан снимает шапку, протирает пенс-

пе, садится.

Дап понял по его глазам — знает все — и решил отбросить преамбулу.

 Каяться не собираюсь. Пришел выслушать приговор, — сказал Дан приподнято, чувствуя себя сильным и достойным винання. Перед ним враг, лютый, неколебимый, по и — личность, незаурядность. Враг, которому известно, что Дан в своем деле, в своем противоделе, тоже значит пемало сам по себя.

Каяться поздно, пресно сказал Дзержинский.

**А** приговор вынесет трибунал.

И весь разговор. Дзержинский сидел неподвижно, мокти на столе, и смотрел на Дана как на некую помеху его текущим делам, не больше.

Помолчав, Дан спросил с вызовом:

— У вас нет вопросов ко мне?

Вопросы вам задает следователь.
 Даже расстрелять не можете без бюрократической

волынки! — выговорил Дан с презрением.

Дзержинский не отозвался.
— Вам известно, что именно меня привело сюда?

Догадаться не трудно.

Пауза затянулась. Пан знал о слабости Железного Феликса: самую махровую контру он всегда пытается наставить на путь истипный. Так в чем же пело? Боится скрестить шпаги?

— Вы не знали погибших? Они вам не дороги? — повысил голос Дан. — Вы не знали Загорского?

Изержинский не ответил. Только едва слышно взпохнул, привычно сдерживаясь.

- Я пришел, чтобы доказать свое презрение к расстрелу, вашему главному оружию в борьбе идей. Я пришел, чтобы своей гибелью еще раз полчеркить ваш произвол. Вы лишили себя трезвой критики со стороны пругих революционных партий. Мы не биты вами в своболпой дискуссии, мы вами просто уничтожены, перебиты и перестреляны.

— Что ж. вы, полжно быть, правы. По-своему. — «Посвоему» Дзержинский произнес с нажимом. — Была и ваша критика, была и свободная дискуссия, а кровь между тем лилась, и пришло время поставить вопрос прямо. Что лучше? Посалить в тюрьму сотни изменников, кадетов, меньшевиков, эсеров, выступающих с оружием, заговором, агитацией против Советской власти, то есть за Пепикина? Или повести дело по того, чтобы позволить Колчаку и Деникину перебить, перестрелять, перепороть до смерти песятки тысяч рабочих и крестьян? Выбор не труден. Вопрос стоит так, и только так, Это слова Ленина, И народ их понял и принял.

 Народ след, труслив, податлив как воск, Силой оружия, жестоких расправ его можно удерживать в пови-

новении сколько уголно!

 Вон как эсеры заговорили, — усмехнулся Дзержинский. - Почему его не удержала в повиновении царская Россия? Мало было расправ, расстрелов, виселиц? Почему его не удержали военно-полевые суды, карательные отряды, расстрелы на месте у Колчака и Деникина? Народ извемогал, обливансь провые, и продолжал свой выбор, А услуги ему предлагали все и с пушкой, и с пряником, и с запада, и с востока. Но он выбрал Советскую власть и партию большевиков. Без народа никакие чрезвычайным меры, пикакие ЧК не смогли бы спасти революцию, в этом ужи поверате мне!

— Чем же вы взяли тогда, какими такими благами, какими свободами? Слова? Печати? Собраний? — Дап давился ехипством.

— Об этом надо спросить кандого, кто воевая за Советскую власть. Веё знают только все. Спросите солдата, рабочего, крестьяння, спросите мителянгенцию — чем ваялия? Почему, за что они шли в бей с нами? Годы кровопромития позволяли кандому увядеть встину. А от себя лично могу добавить, что взяля мы также и тем, что вым неред собой врага не только на фроите, во и в тылу, врага откровенного, убедительного, вроде вас. Вы помогали наме респравать кароду глаза своими полытками возврата всех старих мервостей, е помощью своих мителей, кровамой расправы с рабочими. Вспоминте бержи трупов на Волге в дви вашего путча в Ярославле. Колчак и Денижии на фроите, меньшевыки, эсеры, апархасты в тылу,— вот кто негативно помогал объединению паших сям, а загачит, и нашей победе.

— Не выдавайте следствие за причину. Вы просто-папросто использовали национальный характер руссках в своих честолюбивых делях. Вы видели, что Россия посвоему, слишком серьезво воспринимает Европу. Для исмад революционные прене всего лишь игра ума. Поиграли в Гегеля, Фихте, Канта, играют дальше, то в Маркса, то в Анти-Маркса, то в Дюринга, то в Анти-Дюринга. А для России идея не игра ума, а призыв к действию. Идея сразу превратилась в монстра, как только стала достоянием толим. «Кудай — Тудай» И попила-поехала крушить, жечь, резать. Европа разрушала свои преи столь же решительно, как и создавала их, предпочитая спокойпую жизнь на грешной земле всем царствам небесным. Вы вселили бесов в душу России, вы втяпули ее со своей теорией в кровавую драму, которой конца пе будет.

- В революции лействительно проявился могучий характер России. Что же касается драмы... Если бы вы не жили кустарщиной, домодельщиной, а зпакомплись бы с паследием мысли, то давно бы усвоили, что драматизм есть постоянный и неустранимый элемент исторического полвижничества. Праматическое восприятие истории - порма, к вашему сведению, норма, ограждающая от прекраснодушия, с одной стороны, и от пессимизма - с другой.-Дзержинский разохотился говорить, спросил без наузы: — В каких грехах вы еще нас можете упрекнуть?

Дан устал, хватит, доводы врага долбят и не бодрят,

С усилием выпрямился:

- Истина должна быть пережита, а не преподана.

А посему велите без лишних слов - к стенке.

Вместе гремели кандалами в Бутырках, парод освободил обоих, а потом они стали примеривать кандалы друг на друга и поспешать, кто быстрее. И всегда один оказывается более расторопным. И все-таки Дан не рохля, шестого пюля он был с теми, кто обезоружил Дзержинского. «У вас был октябрь, а у нас июль...»
— За убийство Владимира Загорского,— глуховато

заговорил Дзержинский, - человека редкого благородства, кристальной честности, одного из лучших большевиков,

я бы расстредял вас собственноручно.

— Сделайте такую милость,— вставил Дан тотчас. Кому-то стало бы жутко от такого признания, волосы бы поднялись дыбом, но Дан лишь усмехнулся: — Кто не умеет умирать, тот непостоин быть своболным.

 Но закон и дисциплина для чекиста — превыше всего. — Дзержинский рывком взял со стола газету, про-тянул Дапу: — Читайте.

- Кошка играет с мышкой, прежде чем перегрызть ей горло, - сказал Дан и брезгливо отвернулси.

Читайте. — с напором повторил Дзержинский. →

Это прежде всего вас касается.

Дан взял газету. «22 января 1920 года». — «Цена номера в Москве пятьдесят коп. На станциях жэдэ и в провинции шестьдесят коп.», -- гаерски пропитировал Лан. -- Хоть на гривенник, да пагреть мужика в провинции.

Впрочем, доставка чего-то стоит, дураку ясно. Но почему именно здесь нисходит на дурака просветление, когда его рылом в стенку? Смял гримасу, кашлянул, стал читать.

«Постановление Всерессийского Центрального Испол-интельного Комитета и Совета Народных Комиссаров. Разгром Юденича, Колчака и Деникина, зачитие Ро-стова, Новочеркасска и Красмопрска, взятие в плет «верховного правителя» создают новые условия борьбы с контрреволюцией».

Дан иетерпеливо перескочил на строчки вниз, ища главное, но набор был одинаковым, только выделялись полниси: Лении, Изержинский, Енукидзе,

— Читайте, читайте, — подтолкнул Дзержинский, следя за ним из-нод полуопущенных век.

«Разгром контрреволюции вовне и внутри, уничтожепие крупнейших тайных организаций контрреволюционеров и бандитов и достигнутое этим укрепление Советской власти дает ныие возможность Рабоче-Крестьянскому правительству отказаться от применения высшей меры паказания по отношению к врагам Советской власти.

Революционный пролетарият и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгрем вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора», Злость, ярость, бессилье сбили дыхание Дана, буквы слились — они «с удовлетворением констатируют!» — глаза перескочили абзац, впились в главное: «ВЦИК и СНК постановляет:

Отменить применение высшей меры наказания (расстрела)... Москва, Кремль, 17 января 1920 г.».

Дан почувствовал озноб, его лихорадило. Годы заточения? Не-ет уж. Он еле-еле поднял руку, положить газету на стол.

Вроде бы даровали жизнь, а он сник.

Не милосердие его сломило, нет,— они милт себя всамдиними туманими првительством! Они заставляют его жить, видеть, слышать, как они будут править, действовать, работать дальше, справедливые, великодунивые!.

Оставляют жить, чтобы видеть и не увидеть, слышать и не услыхать. Не радуясь новому, терпя и страдая постарому. Дан-Кихот.

старому, дан-кихот.

— Мне надо подумать, — сказал Дан. — Поместите меня в одиночную камеру.

Просьбу его выполнили.

Войдя в камеру, он первым делом примерился к рететке на окне в нише, прикинул расстояние сверху впиз. Одно и последнее условие — чтобы ноги не касались пола.

Разделся донага, сел на койку, ощущая голыми ягодицами колючее сукию оденла. Негоропливо, словно готь выиля закурить после долого перерыва, стал разрывать белье на длинине полосы. Когда, где все это уже было? Он силился вспомнить — бенье длиниые полосы мятко скользят в пальцах, он перебирает ленты медленно, плаввющим движением и видит вместо узлов на конце пветы...

Лучшее время его жизни — когда он болел, а Берта его снасала, согревала телом, кормила из ложечки, как младенца, обещала, сулила жизнь. Щенкнув, поматалась по полу костящая пуговица от кальсон. Оп нагпулся, пашарял пуговицу, зажал ео в пальцах и с жестким сухим шорохом стал царапать по штукатурке старательно и поглубже: вет у меня родины, ибо некому меня вспоминть.

## глава последняя ОТКРЫТИЕ РАБОЧЕГО ДВОРЦА ИМЕНИ ТОВ. ЗАГОРСКОГО (Благуше-Лефортовский райов)

1 мая состоялся большой концерт-митипг, посвященный открытию Рабочего дворца имени тов. Загорского и празднику 1-го мая.

... с кратким приветствием выступил председатель В.Ц.И.К. т. Калинин. Затем началось концертное отделение. По исполнения второго номера конперта во дворец приехал т. Ленин. Бурными аплодисментами было встречено его появление на трибуне.

Свою краткую речь т. Ленен посвятил восноминанию о т. Загорском, о своей встрече с покойным товарищем еще за границей в эмиграции...

«Правда», 5 мая 1920 г.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: перевменовать город Сергиев Московского округа и стащико Сергиево Северных железных дорог и город и стащико Загорск. Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Секретарь Центрального Исполнительного Ко-

М. Калинин.

митета Союза ССР Москва, Кремль, 6 марта 1930 г.

А. Енукидзе.

Шеголихин И. П.

Щ34 Бремя выбора: Повесть о Владимиро Загорском.— 2-е изд.— М.: Полятиздат, 1985.— 351 с., ил.— (Пламенные революционеры).

щ 0505030000-302 187-85

84P7+66.61(2)8 P2+3KII1(092)

## ИВАН ПАВЛОВИЧ ЩЕГОЛИХИН

## БРЕМЯ ВЫБОРА повесть о владимире загорском

Заведующий редакцией В. Г. Новогатко
Редактор Л. Б. Родкина
Худомияк А. Лозенко
Худомественный редактор В. И. Терещенко
Технический редактор Е. Ф. Леонова

## ИВ № 4846

Савио в набор 11.03.86. Полимено в почать 18.07.85. А. 00148. ОФОМЕТ 70×1087.16. Трилат и ппортабокая 1. Таринттра. «Обыкновенняя повань. Почать высонан. Уч.-изд. п. 16.42. Тираж 300 тыс. виз. Заказ 74 204. Цена 1 р. 30 к.

Политивдат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7. Типография изд-ва «Уральский рабочий». 620151, г. Свердловск, пр. Ленияа, 49.





SPEME BLIEOP CAN BESTONISM